Jum 1-190

Барон Fr. H. Врангель к 100 его консины.







To emy mina la susion cry UN. THEOUE

3. Rue des Chiroux, 8

Catalogue sous lo a

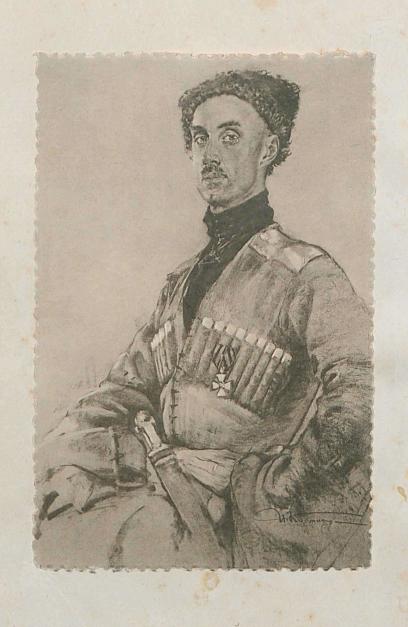





Vengour Barreur

Tue 1-190

главнокомандующій русской армієй ГЕНЕРАЛЪ

# SAPOHB II. H. BPAHIEIB & cs. cs. 16 c.

къ десятилътію его кончины 12/25 АПРБЛЯ 1938 Г.

> СБОРНИКЪ СТАТЕИ подъ РЕДАКЦІЕЙ А. А. ФОНЪ-ЛАМПЕ



Alle Rechte vorbehalten

Экземпляръ № 🕅



Druck: Speer & Schmidt, Berlin SW 68

КНИГА ИМЕЕТ Иллюстр. Служебн. перепл. Тоблиц Выпуск един. соедин ОРЯДК Карт №№ вып. 200



### Генералъ П. Н. Врангель

(Вмѣсто предисловія).

«Да ниспошлетъ Господь всвмъ силы и разума одолъть и пережить русское лихолътье».

Заключительные слова послѣдняго приказа ген. Врангеля на Русской землѣ.

Десять лѣтъ тому назадъ... въ рукахъ дрожитъ небольшой, безстрастный листокъ телеграммы: «Главнокомандующій скончался въ девять часовъ. Котляревскій»...\*)

Какъ ни подготовляла насъ всѣхъ къ горестному концу неожиданная, но, бурная болѣзнь генерала Врангеля, моментъ полученія телеграммы былъ почти что моментомъ отчаянія, котораго не было за всѣ переживанія войны и революціи. Казалссь, что все погибло и работать и стараться дальше не для чего и не зачѣмъ...

Даже и теперь, послѣ этихъ, почти мгновенно промелькнувшихъ десяти долгихъ лѣтъ, при воспоминаніи о пережитомъ, при новомъ напоминаніи о томъ, что П. Н. Врангель

<sup>\*)</sup> Николай Михайловичъ Котляревскій— личный секретарь ген. Врангеля.

ушелъ навсегда, на сердцъ становится непривычно больно и перо плохо слушается руки. Мысленно переживаешь все то, что такъ прочно связывало каждаго изъ сотрудниковъ покойнаго Главнокомандующаго съ нимъ, съ его стремленіями, съ поставленными имъ себъ и всъмъ намъ задачами.

Съ Петромъ Николаевичемъ Врангелемъ до Гражданской войны я былъ знакомъ по одновременной службъ въ гвардіи, но зналъ его мало. Но со времени нашей встръчи на Кубани, куда мы, веленіемъ случая прівхали въ Добровольческую армію въ одномъ повздъ, я увидълъ въ немъ человъка совершенно исключительнаго, человъка, который зналъ что онъ хочетъ и какъ онъ пойдетъ по намъченному пути. Позднъе я понялъ, что въ немъ для меня воплотился тотъ, кого всѣ мы такъ нервно и порывисто искали въ дни развала, воплотился Вождъ въ полномъ значеніи этого слова.

И потому на первый же его призывъ принять должность генеральнаго штаба въ штабъ Кавказской арміи, которую онъ велъ на Великокняжескую, Царицынъ и далье на соединеніе съ арміями адмирала Колчака я отозвался немедленнымъ согласіемъ, пойдя съ нимъ и за нимъ, до послъдняго дня, который, увы, наступилъ такъ неожиданно скоро...

Все мелькаетъ сейчасъ какъ въ калейдоскопв... нервная и напряженная работа подъ Царицыномъ, дерзанія и отвага Командующаго арміей, первый, неудачный налетъ на Царицынъ, упорная подготовка и занятіе его при второмъ натискв... безконечно радостныя толпы населенія освобожденнаго города, привътствовавшаго генерала Врангеля въ только что вновь открытомъ, послѣ большевицкаго запрета, городскомъ соборъ... горячее, огненное обращеніе его къ населенію, призывъкъ помощи въ дальнышей борьбь за освобожденіе Россіи... Борьба за пути на сѣверъ, за пути соединенія съ войсками Верховнаго правителя Россіи, его служебныя тренія и отказъ генерала Деникина пойти по этому пути... все это было и все это проходитъ теперь передъ взоромъ, обращеннымъ въ прошлое.

Потомъ тифъ, временно выведшій меня изъ строя и неожиданная встрыча въ Константинополь съ генераломъ Врангелемъ, высланнымъ Главнокомандующимъ генераломъ Деникинымъ изъ Россіи..., красочная фигура Петра Николаевича, замытная даже на пестрыхъ улицахъ Константинополя и его немедленный переходъ на упорную работу чтобы тогда же подготовить возможность концентраціи былыхъ войскъ въ Сербіи, подготовить эту возможность, ибо въ побыду генерала Деникина мало кто тогда вырилъ. Какъ потомъ оказалось не вырилъ въ нее и самъ генералъ Деникинъ...

И въ разгаръ этой работы полученное имъ приглашеніе прибыть на «Военный совѣтъ» въ Севастополѣ, для... выбора преемника генералу Деникину. Никакихъ сомнѣній не было — передъ генераломъ Врангелемъ стояла новая, тяжелая и отвѣтственная задача—ему предстояло быть тѣмъ преемникомъ, котораго долженъ былъ «выбрать» Военный совѣтъ... Генералъ Деникинъ готовился передать оставляемую имъ армію тому, кого сначала назначалъ на всѣ отвѣтственныя направленія добровольческой борьбы (конница на Сѣверномъ Кавказѣ, армія на Царицынскомъ направленіи, Добровольческая армія въ періодъ отхода и развала), а потомъ, передавъ свое требованіе черезъ иностранцевъ, удалиль изъ предѣловъ Родины, за которую готовъ былъ въ каждый данный моментъ положить свою жизнь «высылаемый».

Ясно понимая, что въ распоряженіи генерала Деникина нѣтъ средствъ заставить его покинуть Россію, генералъ Врангель «заглушивъ горесть въ сердцѣ своемъ», какъ онъ писалъ въ своемъ извѣстномъ письмѣ на имя Главнокомандующаго, исполнилъ свой долгъ подчиненнаго и уѣхалъ въ Константинополь. Теперь получивъ не только приглашеніе прибыть на Военный совѣтъ, но и предназначавшійся генералу Деникину ультиматумъ «союзниковъ», требовавшихъ прекращенія борьбы, генералъ Врангель вновь считаясь только съ своимъ долгомъ вернулся обратно.

Мнъ привелось быть послъднимъ, съ къмъ говорилъ гене-

ралъ Врангель, оставляя Константинополь и онъ, сильно взволнованный происходящимъ, говорилъ со мною совершенно откровенно. Онъ шелъ не на праздникъ власти, какъ это думали многіе, онъ ясно сознавалъ трудность и почти безнадежность задачи, которую судьба возлагала на его плечи, онъ понималъ, что идетъ на тяжелый трудъ, на подвигъ и тъмъ не менъе онъ опять подчинился долгу и, заявивъ Военному совъту: «я дълилъ съ арміей славу побъдъ и не могу отказаться испить съ нею чашу униженія», принялъ на себя тотъ крестъ, который и привелъ его къ преждевременной могилъ.

Въ нѣкоторыхъ кругахъ принято говорить, что П. Н. Врангель быль честолюбивъ... да, это совершенно вѣрно и это качество, столь нужное каждому военному, совершенно необходимо для Вождя; онъ былъ славолюбивъ, но онъ былъ и честолюбивъ въ самомъ лучшемъ значеніи этого понятія, потому, что онъ любилъ не почести, а самую честь... и онъ понималъ значеніе этого слова, такъ какъ заявивъ въ своемъ первомъ же приказѣ, уже какъ Главнокомандующій «Я сдѣлаю все чтобы вывести армію и флотъ съ честью изъ создавшагося тяжелаго положенія», онъ исполнилъ свое обѣщаніе и не добившись побѣды, спасъ честь арміи и Россіи!

Это относится не только къ страднымъ днямъ борьбы въ Крыму, но и къ спасенію 150.000 человѣкъ изъ Крыма, къ титанической борьбѣ одинъ на одинъ съ представителями великихъ державъ на Босфорѣ, за самое бытіе Русской арміи, къ полной побѣдѣ въ этой неравной борьбѣ и ко всей той безпримѣрной работѣ по разселенію арміи по Европѣ и вожденію ея въ послѣдующіе этапы ея сложной эмигрантской жизни.

Черезъ все это, и въ Константинополь, въ крохотной каюткъ яхты «Лукуллъ», переръзанной потомъ надвое итальянскимъ пароходомъ «Адрія», получившимъ отъ большевиковъ задачу уничтожить сильнаго ихъ врага, въ одинокой дачв на Топчидеръ у Бълграда, въ небольшомъ домикъ на окраинъ Брюсселя — проходила неугасаемая энергія этого исключительнаго человъка и упорное нежеланіе подчиниться волъ врага, кто бы онъ ни быль и какъ бы онъ ни быль силенъ... Та совершенно невъроятная энергія, которая, какъ неизсякаемый источникъ силы заряжала каждаго изъ его сотрудниковъ и его глубокая въра въ то, что «Господь ниспошлетъ всъмъ силы и разумъ одольть и пережить русское лихольтье», въра, которая такъ и не угасла въ немъ до конца, несмотря на всъ тяготы и непріятности эмигрантскаго нестроенія, которыя именно его, стоявшаго во главъ, касались и слъва, и справа... Онъ върилъ и въ армію, и въ Россію и его послъднія мысли были о Россіи и арміи!

И эта его энергія и въра находили откликъ во всѣхъ, кто съ нимъ соприкасался и особенно въ тѣхъ, кто работалъ подъ его личнымъ руководствомъ. Съ его кончиной Россія, армія и эмиграція понесли потерю, значеніе которой, кажется, не осознано и по сей день...

Тоудно, если просто не невозможно дать оцънку и характеристику генерала П. Н. Врангеля. . . Для того, чтобы во весь ростъ оценить его колоссальную фигуру, повидимому, мало десяти лътъ... Въ нашемъ сборникъ мы и не пытаемся это сдълать. Какъ я уже писаль въ предисловіи къ запискамъ П. Н. Врангеля, при жизни онъ всецьло принадлежаль родинь, теперь онъ принадлежитъ исторіи. . . писать же исторію, повидимому еще не время и потому остается не написанной біографія этого совершенно исключительнаго человъка, остается неиспользованнымъ его личный архивъ, который даетъ такъ много матеріала для составленія, въ добавокъ къ уже написаннымъ имъ томамъ, «3-го и 4-го томовъ Записокъ генерала Врангеля» о томъ, какъ жила русская эмиграція въ годы ея существованія до его кончины и какъ самоотверженно и неутомимо жилъ и боролся въ этотъ періодъ (1920—1928) онъ самъ. Дастъ Богъ кто нибудь выполнить эту задачу — нашъ сборникъ за это не берется.

Нъсколько словъ о самомъ сборникъ.

Въ виду приближенія десятой годовщины со дня смерти генерала Петра Николаевича Врангеля я задался цівлью, въ

мъръ возможнаго, отмътить эту годовщину по отношенію къ нашему почившему Главнокомандующему, которому столь многіє и столь многимъ въ средъ эмиграціи обязаны.

Я остановился на мысли выпустить къ этому дню небольшую брошюру, гдв и напечатать тв три статьи самого П. Н. Врангеля, которыя въ 1907—1908—1909 гг. появились въ сборникахъ «Историческій въстникъ» и «Въстникъ Европы». О существованіи этихъ статей я, въ свое время, узналъ отъ матери покойнаго Главнокомандующаго Баронессы Маріи Димитріевны, которая объяснила мнв, что статьи эти были написаны ея сыномъ послѣ возвращенія съ театра войны 1904—1905 г. противъ Японіи, по письмамъ, которыя Петръ Николаевичъ писалъ ей дважды въ недѣлю. Добавлю къ этому, что работа эта была сдѣлана П. Н. Врангелемъ по настоянію его матери и ея же заботой была помѣщена въ печати.

Внимательно ознакомившись съ этими статьями, которыя и до сего времени мало кому извъстны, я, помимо ихъ совершенно опредъленно высокихъ литературныхъ качествъ, отмътилъ въ нихъ то, что для всъхъ насъ имъетъ еще большее значеніе. Надо не забывать, что окончивъ въ свое время курсъ Горнаго института, молодой П. Н. Врангель, отбывая воинскую повинность Л. Гв. въ Конномъ полку, сначала намъревался остаться на военнной службъ, для чего и держалъ экзаменъ не на прапорщика запаса, а на чинъ корнета. Но потомъ онъ измънилъ свое ръшеніе, ушелъ въ запасъ и принялъ назначеніе на должность чиновника для особыхъ порученій при Иркутскомъ Генералъ-Губернаторъ. Казалось, что съ военной службой было покончено разъ и навсегда.

Но началась Русско-Японская война. Сердце П. Н. Врангеля не выдержало, онъ бросилъ все и вновь вернулся на военную службу, поступивъ въ ряды 2-го Верхнеудинскаго казачьяго полка.

Вотъ тутъ то онъ, впервые соприкоснувшись съ стихіей войны, увидълъ, что это его стихія и что не только администра-

тивная служба не для него, но и сравнительно спокойное существованіє въ военныхъ штабахъ его никогда не удовлетворитъ. . . Его командиръ полка генералъ Б. Г. Гартманъ въ статъв, помінаемой въ настоящемъ сборникв, даетъ соотвітствующую характеристику своему другу-подчиненному и потому останавливаться на ней я не буду. Скажу одно — въ жизни, въ міросоверцаніи П. Н. Врангеля произошелъ радикальный переломъ. Война, противникъ, полкъ, товарищи-офицеры, подчиненные казаки — все это такъ и навсегда привязало его къ себв, что не могло уже быть и мысли о какомъ либо иномъ жизненному пути, чвмъ военная служба, если и «скучная» въ мирное время, то яркая и увлекавшая П. Н. Врангеля въ періодъ войны. . . этого періода онъ и дождался и въ такой міръ, въ какой, въроятно, не могъ предполагать и самъ!

Значение приводимыхъ мною трехъ небольшихъ статей чисто военнаго содержанія, вышедшихъ изъ подъ пера молодого оберъ-офицера и впитавшихъ въ себя всв его военныя переживанія, которыми онъ дівлился со своей матерью — съ моей точки зрвнія чрезвычайно велико. Я постараюсь выразить его очень кратко: если бы въ натуръ Петра Николаевича Врангеля не было того, что дало ему матеріаль для этихъ писемъ - исторія Русской армін въ Міровую войну не имела бы славной конной атаки подъ Каушеномъ, Добровольческая армія, оставленная генераломъ Деникинымъ, не имъла бы въ Крыму своего Главнокомандующаго, спасеніе 150.000 русскихъ жизней изъ рукъ большевицкой чеки въ Крыму, стало бы подъ вопросъ, а русская эмиграція, разсівянная по всему міру, не имівла бы въ немъ Вождя, кончина котораго 12/25 апръля 1928 года, такъ глубоко потрясла всвять русскихъ патріотовъ, нашедшихъ поіють на чужбинь, десять льть тому назадь!

Такъ изъ малаго родится большое и значеніе приводимыхъ статей, написанныхъ П. Н. Врангелемъ, статей, проникнутыхъ настоящимъ военнымъ духомъ — именно въ этомъ!

Въ дальнъйшемъ мысль объ изданін небольшой брошюры получила развитіє. Ко мнъ примкнулъ рядъ друзей, сотрудни-

ковъ и върныхъ почитателей покойнаго Главнокомандующаго и ихъ безкорыстными трудами создался нашъ сборникъ.

Однако, какъ и всегда, вопросъ былъ въ средствахъ и потому, самый объемъ сборника пришлось всемърно ограничивать. Раньше всего мнв, какъ редактору, какъ я уже упомянулъ, пришлось отказаться отъ помъщенія біографіи генерала Врангеля, красочная жизнь котораго требуеть для своего описанія объема несомнънно большаго, чъмъ весь нашъ сбооникъ на этомъ пути мнв пришлось ограничиться помвщеніемъ такъ сказать «военной біографіи» почившаго Главнокомандующаго — его послужнымъ спискомъ, сухо и дъловито излагающимъ этапы прохожденія имъ военной службы. Пришлось отказаться также и отъ описанія его службы во время Міровой войны (за исключеніемъ описанія боя подъ Каушеномъ) и его дъятельности во время войны Гражданской, двятельности столь многимъ изъ насъ памятной еще по совмъстной съ нимъ работь. Пришлось отказаться отъ описанія его самоотверженной работы въ эмиграціи, въ той части ея, которая уже была описана въ томъ или иномъ изданіи, ему посвященномъ. Пришлось отказаться и отъ описанія техъ горестныхъ дней, после которыхъ къ моменту выхода нашего сборника изъ печати минуетъ ровно десять льтъ. . . Взамьнъ этого, въ приложени къ настоящему сборнику помъщается особый списокъ изданій посвященныхъ генералу Петру Николаевичу Врангелю, гдв каждый читатель нашего сборника можеть найти освъщение тъхъ моментовъ жизни и дъятельности покойнаго Вождя, которые его особенно заинтересуютъ.

Въ заключение остановлюсь на одной изъ фотографій помъщаемыхъ въ сборникъ: \*)

Эта фотографія принадлежала самому генералу Врангелю и онъ хотълъ помъстить ее въ своихъ «Запискахъ», но этого сдълать не удалось и потому теперь, издавая сборникъ посвя-

<sup>\*)</sup> Между страницами 192-193.

щенный его памяти, я включиль въ него также и эту фотографію. Исторія ея не лишена интереса.

Когда Кавказская армія генерала Врангеля на своемъ побъдоносномъ пути лътомъ 1919 года подошла къ р. Салъ, то оказалось, что мость на этой рекв уничтожень большевиками и потому штабной повздъ далве продвигаться не можетъ. Взявъ съ собой генералъ-квартимейстера штаба и начальника оперативнаго отделенія и оставивъ штабъ на попеченіе начальника штаба генерала Юзефовича, Командующій арміей отправился впередъ. Стремительный характеръ генерала Врангеля и необходимость непосредственнаго воздвиствія въ боевой обстановкв на командировъ корпусовъ, не позволяли ему оставаться позади войскъ. Путешествіе это было во всехъ отношеніяхъ довольно опаснымъ и генералъ Врангель рисковалъ въ третій разъ въ періодъ Гражданской войны попасть въ лапы красныхъ, такъ какъ маленькій «фордъ» на которомъ передвитался импровизированный «полевой штабъ» шелъ съ трудомъ, запасныхъ покрышекъ и камеръ конечно было мало, а то, что было — было залатано и заштопано безконечное число разъ (обратно вхали безъ камеръ, съ покрышками набитыми... тряпками и травой), а за отсутствіемъ непрерывной линіи фронта, въ конной по существу своему армін, каждый прорвавшійся красный разъездъ могь почти безнаказанно распорядиться съ «полевымъ штабомъ» по своему.

Къ этому маленькому штабу присоединился представитель одной изъ екатеринодарскихъ газетъ, очень пожилой человъкъ, на свою бъду, носившій капитанскую форму... Увидъвъ положеніе на Салѣ и осмотръвъ то, что осталось отъ моста и что такъ ясно видно на фотографіи, генералъ Врангель немедленно распорядился о нарядѣ на работы по возстановленію разрушеннаго моста техническаго персонала и плѣнныхъ красноармейцевъ. Оставалось назначить того, кто могъ руководить всей работой возстановленія... подъ рукой не было никого, такъ какъ «штабъ» былъ настолько малъ (три человѣка), что выдѣлять кого либо былъ совершенно невозможно. И вотъ

туть то, въ маломъ, какъ и въ большомъ, ръшительный и опредъленный, Командующій арміей остановился на капитанъ-корреспонденть, питавшемъ надежды на то, что онъ, слъдуя съ Командующимъ арміей опередитъ своихъ коллегъ въ свъдъніяхъ съ фронта... Послъднимъ «прости» уъзжавшему штабу, новоназначеннаго «начальника переправы» и является имъ же сиятая фотографія... Потомъ его, конечно, смънили.

Объ этомъ періодѣ въ своихъ запискахъ \*) генералъ Врангель говоритъ такъ: «Оставивъ поѣздъ у рѣки Салъ, я автомобилемъ въ сопровожденіи полковника Кусонскаго, начальника оперативнаго отдѣленія полковника фонъ-Лампе и одного офицера службы связи выѣхалъ въ Котельниково. На всемъ пяти-десятиверстномъ пути мы не встрѣтили ни одного жилья. Безлюдная, покрытая ковылемъ, мѣстами солончаковая степь была совершенно пустынна...»

Мив лично все же вспоминается одна встовча на этомъ пути, встрвча довольно своеобразная. На пути нашего «форда» мы увидьли довольно большую группу, которая при ближайшемъ разсмотрвній оказалось толпой пленныхъ красноармейцевъ, конвоируемыхъ нашими казаками. Командующій вышелъ изъ автомобиля и началъ разспрашивать русскихъ людей, только что дравшихся въ красныхъ оядахъ противъ насъ... ихъ было довольно много. Закончивъ опросъ, ген. Врангель, вытянулся во весь свой гигантскій рость и въ последній разъ взглянуль на пленныхъ. Какъ разъ противъ него, отделенный несколькими десятками человъкъ, стоялъ плънный. Представляя полную противоположность своей лохматой и полуоборванной фигурой, стройному и военно-нарядному генералу, пленный быль одного роста съ нимъ и потому взгляды ихъ, естественно встретились надъ толпой довольно низкорослыхъ красноармейцевъ.

«Ты кто такой?» крикнулъ Командующій арміей...

<sup>\*) «</sup>Бълое Дъло», т. V, стр. 149.

«Я?» отвътиль тоть полувопросомь, «я комиссарь»...

Все затихло. Появленіе въ добровольческомъ тылу большевицкаго комиссара было явленіемъ необычайнымъ... сдерживая нароставшее негодованіе, генералъ Врангель автоматически спросилъ: «Какъ комиссаръ...?»

И тотчасъ же все разъяснилось — плвнный оказался насильно мобилизованнымъ большевиками чехомъ, фамилія котораго была Комиссаръ.

Пленныхъ отправили дальше. Бедняга чехъ вероятно и не почувствовалъ, что онъ за минуту до этого прошелъ по касательной къ смерти.

На этихъ небольшихъ штрихахъ, ставшаго дорогимъ прошлаго, я закончу мое вступленіе къ нашему сборнику, представляющему собою скромный візнокъ на могилу нашего почившаго Вождя въ день десятилізтія со дня его кончины. Вождя волей Божіей, съ которымъ только Божья воля могла насъ разлучить!

А. фонъ-Лампе.

## Въ передовомъ летучемъ отрядъ генерала Ренненкампфа. \*)

Въ настоящихъ очеркахъ я не имъю въ виду дать подробное описаніе дъйствій передового отряда генерала Ренненкампфа и входить въ оценку этихъ действій. Я просто желаль бы въ рядь эскизовъ набросать нашу повседневную жизнь въ этотъ періодъ кампаніи, періодъ крайне интересный, полный разнообразныхъ сильныхъ ощущеній, постоянныхъ тревогъ, опасностей и лишеній. Славное имя генерала Ренненкампфа, пріобр'втенная имъ еще въ Китайскую кампанію популярность, какъ лихого кавалерійскаго начальника, знакомство его, еще въ прошлую кампанію, съ театромъ нашихъ будущихъ военныхъ дъйствій, все это, вмъсть взятое, заставляло большинство кавалерійскихъ офицеровъ, мечтавшихъ попасть въ дъйствующую армію, стремиться во 2-ю Забайкальскую казачью дивизію, которая поручалась генералу Ренненкампфу. Эта дивизія формировалась изъ льготныхъ казаковъ второй очереди, изъ которыхъ многіе еще недавно прошли Китайскую кам-

<sup>\*) «</sup>Историческій Въстникъ» Томъ СVIII. 1907. Статья снабжена восемью иллюстраціями, среди которыхъ, къ сожальнію, ныть портрета II. Н. Врангеля.

панію въ той же містности, гдів приходилось дів приходилось дів твовать и намъ, знали містныя условія, обычаи и характеръ містнаго китайскаго населенія, а нівкоторые изъ казаковъ и китайскій языкъ.

Въ отношеніи офицерскаго состава, дивизія комплектовалась отчасти офицерами первоочередныхъ забайкальскихъ казачьихъ полковъ, главнымъ же образомъ офицерами-добровольцами изъ драгунскихъ и гвардейскихъ кавалерійскихъ полковъ. Наши опасенія недружелюбнаго отношенія мъстныхъ офицеровъ-казаковъ къ намъ, какъ пришлому элементу, вскоръ совершенно разсъялись, и, несмотря на разнообразный офицерскій составъ, во все время кампаніи между нами существовали самыя лучшія, товарищескія отношенія. Эти хорошія, дружескія отношенія много облегчали тяжелыя минуты нашей жизни, значительно скрашивали наши невзгоды и лишенія.

Матеріаломъ для составленія настоящихъ очерковъ служили мнѣ, главнымъ образомъ, мои письма, форму которыхъ я отчасти сохранилъ въ этихъ запискахъ, какъ передающую, по моему мнѣнію, наиболѣе живо и послѣдовательно пережитыя нами впечатлѣнія.

Я ограничился періодомъ дъйствій нашего передового отряда до того момента, когда генералъ Ренненкампфъ былъ раненъ и сдалъ командованіе. Съ этой минуты нашъ отрядъ теряетъ ту стремительную подвижность, ту энергичную дъятельность, ту активность, которая такъ досаждала, такъ изводила непріятеля, и хотя вплоть до того момента, какъ къ намъ придаютъ пъхоту, мы и дъйствуемъ еще нъкоторое время самостоятельно, какъ передовой летучій кавалерійскій отрядъ, но вся наша дъятельность сводится къ пассивному наблюденію за непріятелемъ. Нътъ больше огромныхъ, тяжелыхъ переходовъ, лихихъ набъговъ, рекогносцировокъ, стычекъ и тревогъ, жизнъ наша протекаетъ на заставахъ и наблюдательныхъ постахъ вяло, скучно и однообразно...

Затъмъ наступаетъ періодъ большихъ боевъ, гдъ сталкиваются уже не сотни, не тысячи, а десятки и сотни тысячъ че-

ловъческихъ жизней, гдв цвна отдвльной жизни, передъ ужасомъ всего совершающагося, почти теряетъ значенье, гдв личные, мелкіе интересы блекнутъ передъ грозной мощностью міровыхъ событій. Къ этому періоду нашъ летучій передовой отрядъ перестаетъ существовать какъ самостоятельная кавалерійская единица, и 2-я Забайкальская казачья дивизія входитъ въ составъ вввреннаго генералу Ренненкампфу отряда изъ трехъ родовъ оружія.

L

2 апрвля нашъ эшелонъ — 5-я сотня 2-го Аргунскаго казачьяго полка — подходилъ къ городу Лаояну. Послъ формированія полка въ городь Нерчинскъ мы походнымъ порядкомъ, колоннами по двъ сотни, были направлены на станцію Манчжурія, куда послъдняя колонна, — наша 5-я, и 6-я сотни — и прибыла 26 марта, послъ четырнадцатидневнаго похода.

Шли переходами отъ 25 до 70 верстъ (на пути были двѣ дневки) при прекрасной теплой погодѣ, большею частью холмистой, степной мѣстностью, мало населенной казаками и инородцами-бурятами, ведущими кочевой образъ жизни и занимающимися исключительно коневодствомъ. На пути намъ попадались ихъ войлочныя кибитки съ бродящими по близости верблюдами и большими, по 100—150 головъ, табунами коней.

Монгольскіе кони, хотя и мелкорослые, большею частью не выше 1 аршина 12-13 вершковъ, но въ высшей степени кръпкіе, выносливые и прекрасныхъ формъ. Между ними встръчаются превосходные иноходцы, которые особенно бурятами цънятся. Бурятъ-табунщикъ сидитъ на лучшей лошади табуна, такъ называемой «укрючной», отъ которой требуется особая ръзвость и ловкость, и, по указанію покупателя, арканомъ ловитъ выбранную изъ табуна лошадь. Офицерами наше-

го полка были пріобр'втены н'всколько монгольских в коней отъ 75 до 150 руб. за голову.

На станціи Манчжурія мы встрітили Світлый праздникь, и на третій день началась посадка полка и отправка эшелонами по 1½ сотни по желізной дорогів. Пріятно было чувствовать, какъ съ каждымъ поворотомъ колеса быстро приближаєшься къ Лаояну, сердцу дійствующей арміи, въ которую мы всіт такъ стремились съ самаго объявленія войны. . . Кроміз офицеровъ нашей сотни, съ нами ізхала жена одного изъ нихъ, г-жа К., недавно вышедшая замужъ и різшившаяся не покидать мужа до послідней возможности. Одітая въ казачій костюмъ, эта энергичная женщина совершила верхомъ на казачьемъ сіздлів весь походъ отъ Нерчинска до станціи Манчжурія и теперь сліздовала съ нашимъ эшелономъ. Она любезно взяла на себя роль завіздующей офицерскимъ столомъ, и въ занимаємомъ ею купе оказалась масса вкусныхъ вещей, которымъ мы оказывали должную честь.

По мере приближенія къ бассейну р. Ляохэ местность становилась богаче и типичнее. По объ стороны пути тянулась равнина, обработанная съ поразительной тщательностью, съ той тщательностью, на которую способенъ лишь китаецъ и которая невольно поражаетъ насъ, русскихъ. Въ виду ранняго времени года зелень лишь мъстами пробивалась, и свъжія пятна ея особенно ръзко выдълялись на съромъ фонъ вспаханной земли. Мелькали китайскія деревни съ крытыми гаоляномъ или черепицей фанзами, окруженными глинобитными заборами, священныя тутовыя рощицы, кумирни съ причудливыми коньками на гребняхъ крышъ. . . Масса лысухъ, нисколько не боясь приближающагося повзда, плавала на многочисленныхъ озерахъ, заросшихъ по краямъ камышомъ. Изръдка бросались въ глаза одиноко стоящіе тамъ и сямъ среди полей массивные китайскіе гробы (китайцы не имьють обыкновенія хоронить покойниковъ), иные еще новые, цъльные, другіе уже почернъвшіе, развалившіеся, съ виднъющимися внутри истлъвшими костями... Эта картина смерти среди веселой, весенней природы,

особенно ръзала непривычный глазъ... По тянущейся параллельно жельзнодорожному полотну дорогь видно было оживленное движеніе: шли пъщіе китайцы въ синихъ штанахъ и такихъ же курткахъ, въ соломенныхъ конусовидныхъ шляпахъ; изръдка проъзжали мелкой рысью запряженныя парой муловъ цугомъ двухколесныя, разукрашенныя кибитки съ выглядывающими оттуда размалеванными лицами «бабущекъ», съ затвиливыми прическами и массой блестящихъ шпилекъ въ волосахъ; иногда обгоняли мы тяжелыя, двухколесныя арбы, запряженныя коренастыми, низкорослыми, большею частью былыми «манзюками» и красивыми рослыми мулами, понукаемыми щелканьемъ бича и криками «и-и» погонщиковъ-манзъ, грязныхъ, босыхъ, загорвлыхъ, бронзовое твло которыхъ просвъчивало черезъ многочисленныя дыры синихъ полотняныхъ рубахъ. Въ окрестностяхъ Лаояна, по объ стороны пути, тянулись цьлыя вереницы такихъ арбъ, большею частью конвоируемыхъ воинскими чинами, — это доставлялся фуражъ и пищевые продукты въ обширные склады интендантскаго ведомства. Запасы для екладовъ подвозились и по ръкъ Лаохэ, сплошь покрытой массой китайскихъ джонокъ и шаландъ... Чъмъ ближе подъвзжали мы къ Лаояну, темъ сильнее бился пульсъ действующей арміи!

На платформ в желвзнодорожной станціи шумная, разношерстная толпа: офицеры разныхъ родовъ оружія, сестры милосердія, корреспонденты иностранныхъ газетъ, китайцы... Здвсь центръ лаоянской жизни, здвсь сообщаются последнія сведенія изъ передовыхъ частей, сведенія большею частью преувеличенныя или извращенныя. Въ буфетв шумъ, гамъ, дымъ и звонъ посуды, яблоку негде упасть... У подъезда вокзала вереница китайскихъ рикшъ, здесь и вестовые съ верховыми лошадьми прівхавшихъ на вокзалъ офицеровъ. Въ верств отъ станціи на запасномъ пути видны поезда командующаго и великаго князя Бориса Владимировича. Вблизи станціи железной дороги расположенъ такъ называемый железнодорожный городокъ, рядъ служебныхъ построекъ, ныне занятыхъ учрежденіями штаба арміи; далве, у ствиъ собственно китайскаго города, рядъ жалкихъ, наскоро сколоченныхъ лачугъ, гдв помвіщаются лавки всевозможныхъ товаровъ, содержимыя большею частью «восточными человвками», двв жалкія гостиницы и знаменитый «Chateau de fleurs», кафе-баракъ съ интернаціональными пвицами.

Китайскій городъ окруженъ глубокимъ рвомъ и каменными ствнами съ воротами. По объ стороны широкой улицы рядъ китайскихъ лавокъ съ досками, испещренными надписями, на разноцватныхъ столбахъ разныхъ и позолоченныхъ, съ громадными сапогами вместо вывесокъ сапожныхъ магазиновъ, съ грудами разнаго товара — китайскихъ свделъ, расшитыхъ шелками и золотомъ курмъ, ковриковъ, сшитыхъ изъ лоскутковъ разноцвътнаго мъха, китайскія аптеки, кузницы. Масса разносчиковъ, точильщиковъ, продавцевъ всякой снеди на лоткахъ, уличныхъ парикмахеровъ, походный театръ-панорама... На улицахъ пестрая, разношерстная толпа: китайскія арбы, фудутунки, рикши, казенныя двуколки, солдаты всыхъ родовъ оружія, китайскіе купцы въ черныхъ шапочкахъ и шелковыхъ разноцвътныхъ курмахъ съ пышными, черными косами, рабочіе манзы въ синихъ холщевыхъ штанахъ и рубахахъ, съ закрученными косами вокругъ головъ и бронзовыми, загорълыми, грязными лицами... Все это громко разговариваетъ, обгоняеть другь друга, сталкивается и озабоченно стремится дальше. Яркія краски, типичная пестрая сутолока, гамъ, шумъ, возгласы разносчиковъ, музыка бродячихъ музыкантовъ, все это сразу охватываеть вась, какъ только вы входите въ китайскій городъ. Глаза разбъгаются, не зная, на чемъ остановиться, такъ это ново, ярко и характерно!.. Но надо возвращаться на вокзаль присутствовать при выгрузкв лошадей... Сотнв назначена для стоянки одна изъ многочисленныхъ пригородныхъ деревень въ нъсколько фанзъ, въ 3 верстахъ отъ города.

Какъ я уже сказалъ, мы стоимъ въ 3 верстахъ отъ Лаояна. Погода прекрасная, деревья зеленьютъ, тепло настолько, что я перебрался въ палатку, гдъ и сплю, раздъваясь совершенно и прикрываясь лишь сверхъ одъяла буркой. О нашемъ дальнъйшемъ движеніи ничего неизвъстно. Прошелъ слухъ, что мы пройдемъ здъсь до выступленія еще курсъ стръльбы, будто бы необходимый для казаковъ нашихъ, какъ людей второй очереди. Не говоря уже о томъ, что большинство казаковъ прекрасные охотники и стрълки, но почти все это люди, прошедшіе еще недавно Китайскую кампанію, а потому такому замедленію нашего движенія, когда, по общимъ отзывамъ, вслъдствіе недостатка кавалеріи, свъдънія о противникъ крайне скудны, нельзя не удивляться.

За время похода я успълъ присмотръться къ казакамъ. По развитію, сметкъ, большой находчивости и иниціативъ, казакъ далеко превосходитъ регулярнаго солдата. Особенно поразительна у него способность оріентироваться. Разъ пройдя по какой-либо мъстности, казакъ пройдетъ тамъ же безъ колебанія, въ какой угодно туманъ, въ какую угодно темную ночь. Я выразиль разъ мое удивление этой способности одному изъ бурять моей сотни. «Какъ идешь куда-нибудь, почаще оглядывайся, — смотри назадъ; какъ дорога покажется, такой она и на обратномъ пути казаться будеть, и тогда никогда не ошибешься», научиль онъ меня, и много разъ впоследствіи я благодариль его въ душь за совыть. Забайкальскій казакь въ высшей степени выносливъ, никогда не падаетъ духомъ, хорошій товарищъ и легко привязывается къ своему офицеру. Онъ не имветь выправки и внешней дисциплины регулярнаго солдата, да и требовать отъ него ея трудно, принявъ во вниманіе прохождение имъ службы, но, отдавъ приказание, вы можете положиться на казака: онъ точно и обстоятельно его исполнитъ. Какъ кавалеристъ, забайкальскій казакъ, при настоящей его подготовкъ, оставляетъ желать много лучшаго. Уходъ за

лошадью у него крайне небрежень, върнъе никакого ухода нъть, и надо лишь удивляться выносливости и неприхотливости забайжальскихъ коней, могущихъ выносить подчасъ крайне тяжелую службу при такихъ условіяхъ.

Забайкальскія лошади большею частью безвершковыя, хотя и некрасивыя, но удивительно крыпкія и выносливыя. Это, по моему мнынію, прекрасный матеріаль для строевой казачьей лошади, при условіи, конечно, ея улучшенія. Въ Забайкальскихъ лошадей (напримырь, заводъ Бакшеева станицы Заргольской), и видынныя мною лошади этихъ заводовъ не оставляють желать ничего лучшаго. Прилитая чистая кровь, увеличивъ ростъ забайкальской лошади до 1½—2 вершковъ и значительно увеличивъ ея аллюры, оставила ей ея выносливость и неприхотливость. Крайне желательно было бы поощреніе дальныйшаго улучшенія забайкальской лошади.

Вчера мнв удалось осмотръть китайскую тюрьму и видеть китайское судопроизводство, при которомъ до сего времени широко примъняются пытки, а сегодня я присутствовалъ при казни китайскими властями пяти хунхузовъ. Постараюсь, какъ умъю, описать мною видънное.

Въ центръ китайскаго города помъщается дворецъ тифангуана — китайскаго губернатора. Это обыкновенная богатая фанза, сложенная изъ сырца и крытая черепицей съ причудливыми конъками на гребнъ крыши. Обширный дворъ вымощенъ камнемъ, и нъсколько ступеней ведутъ къ крыльцу, на которомъ и совершается тифангуаномъ разборъ дълъ преступниковъ, которые помъщаются въ тюрьмъ, въ концъ двора. Тюрьма — грязная, убогая фанза съ дворомъ, окруженнымъ высокимъ частоколомъ; на этомъ дворъ, грязномъ и до нельзя зловонномъ, бродятъ или валяются прямо въ грязи, въ лохмотьяхъ, съ растрепанными, сбитыми въ войлокъ косами и деревянными колодками на ногахъ преступники. Тутъ же на землъ стоятъ чаши, родъ корытъ, съ помоями, служащими имъ пищей. Нель-

зя себь представить что-либо болье грязное и ужасно отвратительное, какъ эта тюрьма; долго нельзя оставаться у частокола — зловонье прямо удушающее.

Въ 4 часа тифангуанъ въ шелковомъ одъяніи и соломенной, конусовидной шляпь съ павлиньимъ перомъ и цвътнымъ шарикомъ на макушкъ (обозначающимъ его чинъ сообразно цвъту шарика: синему, красному или желтому) приступилъ къ допросу. По объ стороны его кресла чиновники поочередно, нараспъвъ читаютъ стоя обвинительный актъ, и подсудимый. стоя на кольняхъ, даетъ показанія. Китайскіе городовые въ обмотанныхъ, на манеръ чалмы, на головахъ платкахъ и въ черныхъ курткахъ съ бълыми, испещренными письменами кругами на груди, разгоняють толпу, далеко не деликатно колотя палками по бритымъ головамъ любопытныхъ. Тифангуанъ, повидимому, находитъ показанія обвиняемаго недостаточно ясными, онъ отдаетъ приказаніе, и два здоровыхъ китайца растягиваютъ несчастнаго на полу, садятся ему на плечи и на ноги, и третій, вооружившись бамбуковой линейкой въ два пальца шириной, начинаетъ наносить равномърные, сухіе удары по вившней сторонь бедра несчастного. Грязная, бронзовая кожа красньеть, багровьеть, затымь дылается былой, какъ бумага и наконецъ лопается, обращаясь въ кровяной бифштексъ... Тифангуанъ, повидимому, остается доволенъ показаніями.

Другого преступника, извъстнаго хунхуза, подвергають ужасной пыткъ. Согнувъ несчастному ноги въ колъняхъ, ставять его у вертикальнаго шеста колънями на свернутыя клубкомъ желъзныя цъпи, руки вытягиваютъ по сторонамъ тъла горизонтально и притягиваютъ къ поперечинъ шеста за концы мизинцевъ тонкой струной. Такимъ образомъ преступникъ какъ бы распятъ, и весь въсъ его тъла раскладывается на кольни, поставленныя на желъзныя цъпи, и на мизинцы, притянутые къ поперечинъ. Но это не все. . Между вертикальнымъ шестомъ, у котораго стоитъ пытаемый на колъняхъ, и его спиной медленно загоняютъ деревянный, обитый кожей конусъ. Спинной хребетъ распятаго выгибается дугой, грудная клътка

выпячивается, дуги реберъ изгибаются... Отъ боли жилы на лбу надуваются, какъ канаты, и изъ груди вырывается хрипъ... Я не могъ выдержать долве и какъ въ туманъ вышелъ на улицу!..

Сегодня я присутствоваль на казни, совершенной надъ пятью хунхузами въ полв за воротами китайскаго города. Къ назначенному часу толпы китайцевъ стекались къ мъсту казни. Вскорь послышались звуки китайскихъ трубъ. Печальный кортежъ приближался. Впереди быстрымъ шагомъ, почти бъгомъ, шли по два музыканта съ длинными, около сажени, трубами. Заунывный, вибрирующій звукъ китайской музыки постепенно росъ, торжественный и грозный, и вдругъ сразу обрывался, чтобы сперва глухо, затымь все громче и торжественные нестись вновь. За музыкой знаменщики съ громадными, треугольными, черными, испещренными письменами энаменами, далье пъхотныя войска съ повязанными платками головами, въ черныхъ курткахъ съ бълыми кругами на груди, съ ружьями на плечахъ. Еще далве въ головв эскадрона регулярной китайской кавалеріи, на прекрасномъ быломъ конь, офицеръ въ красной мантіи, ниспадающей по объимъ сторонамъ коня. Съ руками, связанными за спинами, съ деревянными колодками на ногахъ, въ китайской арбъ, подъ прикрытіемъ эскадрона, везли осужденныхъ. Въ косы ихъ вставлены были вертикально палки съ бумажками, на которыхъ китайскими буквами были прописаны ихъ преступленія. Кортежъ быстро приближался. Подходя къ мъсту будущей казни, колонна разомкнулась, и войска, обойдя лобное мъсто справа и слъва, окружили его кольцомъ. Палачъ, рослый, мускулистый, среднихъ лътъ китаецъ, быстро за косы стащилъ преступниковъ съ телъги и, поставивъ въ рядъ на колъняхъ, на интервалахъ трехъ шаговъ, вынулъ палки съ бумажками изъ косъ и сунулъ каждому изъ преступниковъ его косу въ зубы, дабы, при отсвченіи головы, коса не препятствовала удару...

Во все время казни я стояль въ трехъ шагахъ отъ казнимыхъ, стараясь найти хоть какое-либо выражение страха на ихъ

лицахъ; но одна лишь полная, тупая, безграничная апатія — вотъ все, что я могъ прочесть.

Взявъ объими руками широкій мечъ-тесакъ, палачъ подошелъ къ осужденному, стоящему крайнимъ справа. Раздался глужой ударъ, подобно тому, какъ будто ударили палкой по подушкъ, и голова казненнато, судорожно кося глазами и дергая щекой, упала на траву. Тъло, простоявъ секунду на колъняхъ, какъ будто бы застывъ, грузно упало ничкомъ, и изъ кроваваго обрубка шеи, какъ изъ открытаго крана, хлынула темная кровь. . . Въ ту же секунду раздался второй ударъ, затъмъ третій, четвертый, пятый. Палачъ наносилъ удары на ходу, почти не останавливаясь, и менъе чъмъ черезъ 30 секундъ на травъ корчились, страшно гримасничая, пятъ головъ, и пять широкихъ, кровавыхъ лужъ свидътельствовали о свершенномъ правосудіи. . .

Вытеревъ мечъ о землю и вложивъ въ ножны, палачъ снималъ съ казненныхъ деревянныя колодки, а назначенные солдаты уже рыли тутъ же у труповъ пять могилъ...

#### III.

Намъ приказано послѣзавтра, 16-го апрѣля, выступать въ деревню Шахэ, въ 20 верстахъ отъ Лаояна, гдѣ мы будемъ заниматься учебной стрѣльбой. Досадно сидѣть здѣсь, когда съ передовой линіи доходять постоянно извѣстія о стычкахъ и набѣгахъ нашихъ охотниковъ. Продолжаю знакомиться съ типичнымъ китайскимъ Лаояномъ; сегодня обѣдалъ въ китайскомъ кабачкѣ и, несмотря на отвращеніе, внушаемое европейцу нѣкоторыми китайскими блюдами, считающимися здѣсь деликатесами, какъ, напримѣръ, тухлыми, вареными въ крутую, яйцами, трепангами (морскіе черви) и т. п., заставилъ себя полностью съѣсть весь обѣдъ, въ общемъ что-то около 20 блюдъ, подаваемыхъ небольшими порціями, въ маленькихъ

фарфоровыхъ блюдцахъ. Тутъ были: супъ изъ ласточкиныхъ гнвздъ, напоминающій бульонъ изъ бычачьихъ хвостовъ, мелко нарвзанная жареная утка и курица, очень вкусный шашлыкъ изъ свинины съ крвпкой китайской соей, пельмени съ свининой, студенистые трепанги, морская капуста, еще какіето овощи, всевозможные засахаренные фрукты и т. д. Между блюдами подавали слабый, очень сладкій чай въ микроскопическихъ чашечкахъ и подогрътый «ханшинъ» — китайскую водку, отвратительнаго запаха и вкуса. Для вды вмъсто вилокъ и ножей употребляются особыя палочки, которыми китайцы удивительно ловко подхватываютъ пищу и запихиваютъ ее въ ротъ. Для насъ, европейцевъ, это значительно труднъе...

Посль объда вздиль осматривать чайную, гдв собираются курильшики опіума. При вход'в васъ сразу охватываетъ сладкій, опьяняющій запахъ опіума. На «канахъ» (лежанкахъ), идущихъ вдоль ствиъ фанзы, помъщаются курильщики; они лежатъ на тонкихъ, стеганыхъ, обтянутыхъ синимъ холстомъ тюфячкахъ, облокотясь на круглые валики-подушки, обтянутые той же матеріей. Около каждаго находится маленькая спиртовая лампочка, на пламени которой курильщикъ нагръваетъ густую, черную массу опіума, скатываетъ изъ нея шарикъ, который и помъщаеть въ толстый, въ двъ четверти длиной, чубукъ. Курильщики затягиваются сладкимъ, густымъ опіумомъ, издавая какой-то клокочущій звукъ. Лица у большинства желтыя, изможденныя, взглядъ имветь совершенно особенный, лихорадочный блескъ. Толстый хозяинъ, стоя въ углу фанзы у небольшого столика, апатично заготовляеть чубуки для своихъ посвтителей...

Въ виду того, что нашей дивизіи предстоитъ, въроятно, дъйствовать на лѣвомъ флангѣ нашей арміи, въ гористой, труднопроходимой мѣстности, отряду отдано приказаніе замѣнить колесный обозъ выочнымъ. Генералъ Ренненкампфъ, ставя на первый планъ увеличеніе подвижности своего кавалерійскаго отряда, строго требуетъ сокращенія обоза до минимума,

разръшая офицерамъ брать лишь самыя необходимыя вещи, чему и самъ подаетъ примъръ, обходясь даже безъ походной кровати, вмъсто которой довольствуется буркой.

Всв эти дни искаль себв мула подъ выокъ; въ виду громаднаго спроса, цвны на муловъ очень поднялись, и средняго роста мулъ стоитъ здвсь, въ Лаоянв, 125—150 рублей. Какъ выочное животное, мулъ во многомъ превосходитъ лошадь; не говоря уже о его выносливости и неприхотливости, онъ въ состояніи поднять значительно большій грузъ и, благодаря грубой, плотной кожв, труднве набивается выокомъ. Чудныхъ муловъ довелось мнв видвть въ здвшнемъ госпиталв Георгіевской общины. Госпиталь расположенъ въ небольшой китайской деревнв въ 2½ верстахъ къ свверу отъ города. Фанзы выбвлены, вычищены и прекрасно приспособлены подъ больныхъ. Во дворв устроенъ небольшой цввтникъ. Все чисто, гигіенично и даже уютно...

Во время моего посъщенія главный уполномоченный камергеръ Александровскій быль занять формированіемъ и оборудованіемъ летучихъ медицинскихъ отрядовъ, долженствующихъ непосредственно следовать за воинскими частями и на самомъ поле сраженія подавать помощь раненымъ. Нельзя не привътствовать отъ всей души этого прекраснаго дъла. Врачи и фельдшера, находящіеся при воинскихъ частяхъ, почти безсильны, при значительномъ количествъ раненыхъ и несовершенствъ медицинскихъ средствъ, которыми снабжены части, оказать кажую-либо существенную пользу, въ особенности при тяжелыхъ раненіяхъ. Къ тому же, нельзя не констатировать, что при настоящей постановки дила очень часто призываемые по мобилизаціи въ воинскія части врачи далеко не удовлетворяють самымь скромнымь требованіямь, будучи весьма часто почти незнакомы съ хирургіей. Такъ у насъ, напримъръ, старшій врачь — очень опытный и пользующійся вы ученомь мірь прекраснымъ именемъ... акушеръ!!... Насколько мнв извъстно, въ прежнія кампаніи врачи изъ запаса призывались лишь для замышенія врачей военныхь госпиталей мирнаго времени, врачи же последнихъ, какъ наиболе знакомые съ военной медициной, командировались въ действующую армію. Нына же изъ запаса врачи поступаютъ прямо въ действующія воинскія части, где неблагопріятныя, крайне тяжелыя условія походной жизни делають особенно ответственной и трудной первоначальную подачу помощи раненымъ.

Я получиль приказаніе завтра съ разсвітомъ итти со взводомь, въ качествів конвоя, при капитанів генеральнаго штаба К. въ разъіздъ. Цівль разъізда — изслідованіе путей между большой этапной дорогой Лаоянъ-Фынхуанченъ и дорогой Лаоянъ-Саймадзы. Продолжительность разъізда около 1½ неділь.

## IV.

22 апръля поздно вечеромъ, послъ недъльнаго скитанія въ горахъ, гдв мы за все время не встретили ни одного европейца, мы вышли на большую этапную дорогу Лаоянъ-Фынхуанченъ и расположились на ночлегъ въ деревнъ Цау-Хе-Гау, въ лавкъ богатаго китайскаго купца. Рекогносцировка наша была окончена и составленная капитаномъ маршрутная съемка сведена. Путей проходимыхъ не только для артиллеріи, но и для кавалеріи на всемъ изследованномъ нами участке не оказалось, имълись лишь горныя тропы, служащія путями сообщенія жителямъ многочисленныхъ б'вдныхъ деревушекъ, разбросанныхъ въ горахъ. Мы проходили въ день, находясь все время въ ходу, не болве 20 верстъ; иные дни шли почти исключительно пешкомъ, ведя коней въ поводу, но даже и при этихъ условіяхь двигаться подчась было крайне тяжело. Мъстами кони наши събажали по гоонымъ, каменистымъ тропамъ, буквально сидя на заду, а взбираясь на крутые, голые, каменистые перевалы, приходилось останавливаться каждые десять шаговъ, чтобы перевести дыханіе. Не обощлось и безъ несчастья:

мой взводный урядникъ Баженовъ, прекрасный, расторопный казакъ, сорвался съ конемъ подъ кручу и страшно разбился. Не имѣя съ собою фельдшера, мы съ капитаномъ, какъ умѣли, перевязали его, и онъ, хотя и очень страдая, слѣдовалъ съ нами до большой этапной дороги, откуда я отправилъ его, въ сопровождени двухъ казаковъ, въ лаоянскій госпиталь.

Первые дни наше движение страшно задерживала взятая капитаномъ изъ Лаояна тяжелая фудутунка, запряженная парой муловъ. Въ этой фудутункъ капитанъ помъстилъ свой многочисленный багажъ. Не говоря уже о массъ всевозможныхъ консервовъ, въ томъ числъ двънадцати банкахъ съ ананасами, нъсколькихъ ящикахъ съ мармеладомъ и т. п., тутъ находились: большой саквояжъ-несессеръ съ массою всевозможныхъ туалетныхъ принадлежностей, банокъ одеколона, туалетной воды, вежеталя, былье, котораго хватило бы на цылый годы похода, и т. д. Съ перваго же дня двуколка эта принесла намъ массу хлопотъ; приходилось спъшивать людей для вытаскиванія ея на подъемахъ и торможенія при спускахъ съ переваловъ. На мои доводы объ обременительности подобнаго обоза капитанъ лишь ссылался на примъръ ближайшей Турецкой кампаніи, когда даже тяжелыя, полевыя орудія перетаскивались на рукахъ черезъ Балканскій хребетъ... Наконецъ, убъдившись въ полной невозможности двигаться далье при подобномъ обозь, капитанъ согласился бросить свою арбу и, купивъ въ одной изъ деревушекъ выочныя китайскія свала, помвстиль свой багажъ на выюки.

Недостатка въ фуражъ мы въ продолжение разъъзда не терпъли. Въ многочисленныхъ деревушкахъ можно было легко достать чумизную солому и гаоляновое зерно, которое наши кони ъли съ удовольствиемъ. Куры, утки и прочая птица здъсь находились въ изобили, лишь съ непривычки трудно было обходиться безъ хлъба, — кромъ сладкихъ китайскихъ печеній на бобовомъ маслъ, другой мучной пищи вдъсь не найти.

Мъстность здъсь, какъ и вообще во всей съверной Манчжуріи, мало красивая: скалистые, большею частью голые, лишь мъстами покрытые убогой растительностью, горные хребты, съ разбросанными по падямъ убогими, большею частью изъ двухъ-трехъ фанзъ, деревушками, съ многочисленными, быстро текущими горными ручьями. . .

Несмотря на раннюю весну, поражала скудость животнаго міра — не было почти совершенно тіхть звуковъ пернатаго царства, которыми такъ полонъ весенній воздухъ Европейской Россіи. Лишь по долинамъ горныхъ річекъ попадались боліве зажиточныя деревушки, выглядывавшія особенно весело благодаря многочисленнымъ вишневымъ деревьямъ, въ это время года покрытымъ чуднымъ цвітомъ. . .

Мы вошли въ деревню Цау-Хе-Гау въ полную темноту и, разбудивъ стараго китайца, владъльца лавки, кое-какъ устроились на ночлегъ. Не имъя болъе недъли никакихъ свъдъній изъ дъйствующей арміи и надъясь узнать хоть что-либо о движеніи нашихъ частей по большой этапной дорогь, я попробовалъ вступить въ разговоръ съ нашимъ «джангуйдой» (хозяиномъ) на томъ особенномъ воляпюкъ, который неизмънно служилъ намъ при объясненіяхъ съ китайцами.

- Ходя! Лускуа джега дау ходи? \*) начинаю я.
- Ибена Тюренченъ пау-пау, лусуа ламайла, Лаоянъ ходи \*\*), таинственно сообщаетъ «джангуйда».
- Все вреть, мерзавець, возмущаюсь я: слышите, капитанъ, говорить, наши отходять...

Наскоро закусивъ колодной курицей и выпивъ чаю, ложимся спать. Ночью подымается вътеръ, начинается дождь, къ утру усиливающійся, — плотнъе стараюсь съ головою укрыться буркой...

Ваше высокоблагородіе, вставайте, — будить меня въстовой.

<sup>\*)</sup> Что, другъ. русскіе этой дорогой идутъ?

<sup>\*\*)</sup> Японцы въ Тюренченъ стръляють; русскіе побиты, идуть на Лаоянъ.

Въ фанзъ холодно, сыро, дождь выбиваетъ частую дробь по оклееннымъ бумагою окнамъ, слышенъ какой-то равномърный грохотъ, точно отъ многочисленныхъ двуколокъ или тельгъ, ъдущихъ по дорогъ.

— Нашихъ, сказываютъ, японцы побили, — сообщаетъ въстовой: — на Лаоянъ отступаютъ, вонъ, слышите, артиллерія идетъ; раненыхъ по дорогь тоже много идетъ...

Какъ ошпаренный вскакиваю съ кана и бросаюсь на дворъ, гдв капитанъ, стоя безъ фуражки у воротъ, разговариваетъ со стрълковымъ офицеромъ въ буркв и мохнатой мокрой папахв, на небольшомъ бвломъ «манзюкв».

- Неужели и орудія бросили?!
- Пришлось оставить; слишкомъ ужъ неравныя силы были, да и потери громадны.
  - А какъ велики наши потери?
- Въ одномъ 11-мъ полку около 900 нижнихъ чиновъ выбыло изъ строя; нъкоторыя роты безъ офицеровъ остались...

Боже! что же это? Неужели пораженіе? Неужели слышанное мною правда? Оставлены орудія, оставлены раненые и убитые на пол'в сраженія... Маленькій, еще вчера казавшійся такимъ ничтожнымъ, япошка перешелъ Ялу, отбросилъ насъ на съверъ, захватилъ наши орудія, нашихъ раненыхъ, оставшихся на пол'в битвы...

Да, это такъ! Объ этомъ свидътельствують эти подбитыя, искалъченныя орудія, эти ръдкія, наполовину осиротъвшія роты, эти блъдные, съ перевязанными головами, подвязанными руками, въ мокрыхъ сърыхъ шинеляхъ люди, что поодиночкъ или кучками по два-три человъка, подъ дождемъ, по липкой грязи этапной дороги, отходятъ на съверъ... Сердце больно сжимается, слезы навертываются на глаза, не хочется върить ужасной истинъ...

Молча, не обмѣнявшись съ капитаномъ ни словомъ, вошли мы въ фанзу. Угрюмо и какъ-то поспѣшно, точно желая скорве уйти отъ ужасной двиствительности, казаки свдлали коней.

Молча, безъ чая, тронулись мы въ путь на свверъ, по направленію къ ближайшему этапу Ланшангуань. Подъ мелкимъ, съявшимъ какъ сквозь сито дождемъ, по обочинамъ дороги, вытянувшись справа по одному, шелъ нашъ разъвздъ. Мы обогоняли зарядные ящики, обозы, длинныя вереницы казенныхъ двуколокъ съ ранеными. Угрюмые, землистаго цвъта лица, забинтованныя розовой марлей головы видивются изъподъ сврыхъ, мокрыхъ шинелей... По объ стороны дороги бредуть по липкой, глинистой грязи еще раненые. Многіе въ изнеможеніи ложатся прямо въ грязь у самой дороги, или, припавъ къ земль, пьють изъ лужи грязную, желтую воду. . . Я спъшиваю мой разъвздъ и сажаю на коней наиболве приставшихъ. Но уже нъсколько шаговъ далве опять попадаются выбившіеся изъ силь, изможденные люди, лихорадочнымъ, полнымъ отчаянья взглядомъ молящіе о помощи, безъ перевязки, безъ пиши двое сутокъ бредущіе по липкой грязи... Я отворачиваюсь, будучи не въ силахъ имъ помочь.

При нашемъ приближеніи къ этапу Ланшангуань дождь прекратился, солнце нежданно выглянуло изъ-за тучъ. На этапъ столпотвореніе вавилонское: масса офицеровъ генеральнаго штаба, артиллеристовъ, стрълковъ, въ шинеляхъ, буркахъ, шведскихъ порыжълыхъ курткахъ, — все это громко разговариваетъ, шумитъ и закусываетъ въ ресторанчикъ, устроенномъ тутъ же въ дощатомъ баракъ какимъ-то грекомъ.

На косогорь, гдв раскинулись палатки Краснаго Креста, неутомимо работають врачи и сестры, перевязывая все прибывающихь съ юга раненыхъ. Многіе молча, прислонившись къ глинобитному забору, или сидя и лежа на травь, ждуть своей очереди. А вотъ слышно грустное, заунывное пъніе, и по мостику, перекинутому черезъ протекающій туть же ручей, туда, гдв на косогорь видньются нъсколько бълыхъ крестовъ, группа солдатиковъ на носилкахъ подъ сърой, солдатской шинелью, несеть одного изъ тъхъ, который въ числь многихъ, раненый

за сто версть, прибрель сюда, чтобы здесь, вдали отъ родины, найти покой...

Масса двуколокъ, арбъ, запряженныхъ мулами, верховыхъ лошадей подъ всевозможными съдлами столпилась на дорогъ.

Кучки солдать разныхь родовь оружья, расположившись у ручья, варять чай въ медныхь походныхь котелкахь.

Въ группахъ офицеровъ разговоры исключительно о Тюренченскомъ дълъ.

- Всв были герои, отъ командира полка до послвдняго солдата, разсказываетъ полный капитанъ съ растрепанной, русой бородой, въ папахв и солдатской шинели: мы держались до послвдней крайности, несмотря на то, что непріятеля было въ десять разъ больше. Японцы наступали колоннами, потери ихъ были громадны, песчаный берегъ чернвлъ отъ непріятельскихъ труповъ... У насъ потери ужасны, нвкоторые батальоны потеряли двв трети состава...
- Генералъ Ренненкампфъ 21-го выступилъ на югъ съ забайкальской дивизіей... разсказываетъ въ другой группѣ молодой казачій сотникъ.

Я подхожу, представляюсь и спрашиваю, не можетъ ли онъ сообщить мнв, гдв нынв находится отрядъ генерала.

— Я обогналъ колонну верстахъ въ двѣнадцати отсюда къ сѣверу, генералъ скоро долженъ быть здѣсь...

Дъйствительно, черезъ полчаса генералъ Ренненкампфъ со штабомъ, опередивъ свою колонну, прибылъ въ Ланшангуань, и я, распрощавшись съ капитаномъ К., который направлялся въ Лаоянъ, въ штабъ арміи, присоединился къ своей сотнъ.

Летучему отряду генерала Ренненкампфа приказано, ведя развѣдку на крайнемъ лѣвомъ флангѣ нашй арміи, въ обширномъ, гористомъ районѣ бассейновъ р.р. Айхэ и Бадаахэ, одновременно оттягивать, по возможности, силы противника, способствуя тѣмъ самымъ сосредоточенію нашихъ силъ на большой дорогѣ Лаоянъ-Фынхуанченъ, гдѣ имѣются прекрасныя позиціи. Базой нашихъ дѣйствій избранъ небольшой городокъ

Саймадзы, расположенный на узл'в двухъ важныхъ дорогъ, ведущихъ на города Кинденсянь и Фынхуанченъ. Мы прибыли сегодня, 25-го апр'вля, въ Самайдзы и отнын'в ежедневно можемъ ожидать д'вла.

## V.

Недолго пришлось намъ ждать дъла. На слъдующій же день нашего прихода въ Саймадзы генералъ Ренненкампфъ рвшилъ произвести поискъ въ сторону города Кинденсянь, расположеннаго въ 60 верстахъ къ ю.-в. отъ Саймадзы, и откуда японцы 22 апръля вытъснили казаковъ 1-го Аргунскаго казачьяго полка, причемъ одинъ убитый казакъ былъ оставленъ въ городъ. Въ 9 часовъ утра двъ казачьи сотни и конно-охотничья команда подъ общимъ начальствомъ есаула князя Карагеоргіевича были направлены по дорогів на городъ Кинденсянь. Въ деревив Аянямынь, на полдорогв, къ намъ должна была присоединиться еще одна сотня 1-го Аргунскаго казачьяго полка, стоявшая тамъ на передовой заставъ. Отрядъ князя Карагеоргіевича долженъ быль занять скалистый переваль Шау-Го въ 20 верстахъ къ свверу отъ Кинденсяня, а въ последній городь бросить разьездь, съ целью проверить сведенія о присутствій тамъ непріятеля, и буде городъ занять, выяснить силы противника.

Мы выступили въ знойную, безвътренную погоду. Дорога шла большею частью скалистыми, узкими ущельями, сдавленными съ объихъ сторонъ отвъсными, лишенными почти совершенно древесной растительности хребтами. То и дъло путь нашъ пересъкался горными ручьями и ръчками съ каменистымъ, покрытымъ галькою ложемъ. Бъдныя, въ двътри фанзы, деревушки ютились въ многочисленныхъ «падяхъ» и «отпадкахъ» горъ. Лохматыя, сонныя собаки и грязныя, черныя, съ отвислымъ брюхомъ «чушки» бродили по улицамъ деревни. Китай-

цы, бронзовые, почти голые «ходя», высыпали на дорогу при нашемъ приближеніи, протягивая казакамъ въ деревянныхъ корчагахъ студеную воду изъ глубокихъ, выложенныхъ камнемъ колодцевъ. Они, видимо, всячески старались задобрить насъ, дрожа за свое незатъйливое имущество. Бъдный, несчастный народъ! Завтра съ тъмъ же подобострастіемъ онъ будетъ встръчать желтолицыхъ японскихъ драгунъ, ожидая ежедневно лишенія послъдняго скуднаго своего добра, а можетъ быть и жизни.

Сдвлавъ по дорогв часовой привалъ въ деревнв Аянямынь, мы въ 4 часа дня подошли къ перевалу Шау-Го, оказавшемуся свободнымъ отъ непріятеля. Князь Карагеоргіевичъ приказалъ мнв, вызвавъ казаковъ-охотниковъ, идти съ разъвадомъ на Кинденсянь. Охотниковъ оказалось много, и, выбравъ 10 человвкъ, я въ 5 часовъ тронулся въ путь. Картъ, кромв двадцативерстныхъ, у насъ не было, и я шелъ по кроки, сдвланному мнв есауломъ 1-го Аргунскаго казачьяго полка. Тютчевымъ, бывшимъ уже разъ въ Кинденсянв. Переводчикомъ долженъ былъ мнв служить казакъ моей сотни Терентій Перебоевъ, изучившій «мало-мало» китайскій языкъ въ прошлую Китайскую кампанію.

Мы двигались шагомъ, тщательно осматривая впереди лежащую мъстность, вдоль горнаго ручья, мъстами почти пересохшаго. Гористая, съ массою складокъ, мъстность легко способствовала устройству засадъ и требовала особой осторожности при движеніи. На наши разспросы о непріятелъ китайцы отговаривались полнымъ невъдъніемъ, на всѣ наши вопросы повторая «пуджидау» (не знаю). Старый, полуслъпой «джангуйда», копошившійся въ дворѣ полуразвалившейся, одинокой фанзы, сообщилъ намъ, что наканунѣ восемъ конныхъ японцевъ заѣзжали къ нему и взяли его единственную курицу. Очевидно, это былъ непріятельскій разъѣздъ. Наступали сумерки, какъ это здѣсь всегда въ это время бываетъ, очень быстро. Я выслаль двухъ дозорныхъ на бѣлыхъ коняхъ, но скоро и ихъ стало плохо видно.

Передъ нами открылась котловина и замелькали на днв ея огоньки Кинденсяня. До города оставалось версты двв. Ясно было, что значительныхъ силъ противника въ городъ быть не могло, иначе на переваль была бы выставлена застава. Въ городь могла находиться лишь небольшая часть. Такъ какъ двигаться скрытно далье съ разъвздомъ было нельзя, то, спышивъ людей на переваль, я спустился съ Перебоевымъ вдвоемъ пъшкомъ въ котловину и, соблюдая полную тишину, направился къ городу. На днъ котловины насъ охватила холодная сырость. Сумерки окутали насъ густой пеленой, и полная тишина нарушалась лишь доносившимся до насъ лаемъ собакъ въ городъ да рокотомъ воды по каменистому ложу ручья. Было жутко, сердце громко стучало, казалось, вотъ-вотъ раздастся окрикъ японскаго часового и блеснетъ въ упоръ выстрелъ... Передъ нами чернъла городская стъна, мъстами обвалившаяся... Съ винтовками въ рукахъ мы крались вдоль нея къ широкимъ городскимъ воротамъ, прислушиваясь къ каждому шороху, до боли вглядываясь въ горную ночную мглу. Все тихо... Широкая улица китайскаго города, съ рядами закрытыхъ лавокъ, спить. Въ ближайшей къ воротамъ фанзв светится огонекъ и слышенъ китайскій говоръ. Изріздка прокричить гдів-то мулъ, или залаетъ собака. . .

Цвль разъвзда достигнута, мы дошли до Кинденсяня и обнаружили въ немъ полное отсутствіе непріятеля. Весело, быстро шагая и двлясь пережитыми впечатлвніями, подымаемся мы съ Перебоевымъ на перевалъ, гдв казаки безпокоятся нашимъ долгимъ отсутствіемъ. Мы сдвлали сегодня около 60 верстъ, до Шау-Го намъ осталось еще 20, и я, отойдя на 6 верстъ, останавливаюсь въ небольшой деревушкв подкормить коней и напиться чаю. У кого-то изъ казаковъ оказываются притороченными къ свдлу двв утки, и вкусная похлебка вознаграждаетъ насъ за труды дня. Отдохнувъ 2½ часа, мы трогаемся въ путь и, едва забрезжилъ разсвътъ, подходимъ къ сонному биваку Шау-Го. Наканунв вечеромъ сюда подошелъ генералъ Ренненкампфъ съ остальнымъ отрядомъ, и я

являюсь ему доложить о разъвздв. Застаю генерала уже вставшаго, какъ и всегда, въ 5 часовъ. Въ желтой, чесунчовой рубахв, съ Георгіемъ 3-й степени на шев и въ разстегнутой черной шведской курткв, генералъ пьетъ чай, сидя на канв, и громкимъ, отрывистымъ голосомъ диктуетъ какое-то приказаніе начальнику штаба. Отъ всей фигуры генерала, нвсколько тучной, но плотной и мускулистой, вветъ энергіей и силой.

Онъ внимательно выслушиваетъ меня, изръдка, какъ бы про себя, вставляя краткія замъчанія, сразу освъщающія, повидимому, незначительныя мелочи и ярко выясняющія общую обстановку.

— Евгеній Александровичь, отдайте приказаніе черезь чась тремъ сотнямъ быть готовыми къ выступленію, — отдаетъ приказаніе генералъ начальнику штаба: — надо пощупать японцевъ...

Оставя отрядъ въ Шау-Го, генералъ съ тремя сотнями направляется на Кинденсянь. Я едва успъваю напиться чаю и переменить лошадь, какъ мы уже выступаемъ. Быстро двигается отрядъ по знакомой мнв уже дорогв. Три версты не довзжая города, генераль высылаеть три взвода, чтобы занять всь трое городскихъ воротъ съ приказаніемъ никого изъ города не выпускать. Приказаніе вызвано тімь, что, подходя къ городу, пойманъ сигнализирующій краснымъ флагомъ китаецъ. Въ колонив справа по три втягивается въ городскія ворота отрядъ. Генералъ со штабомъ направляется къ тифангуану, офицеры, сидя въ китайской лавкъ, пьють чай съ сладкими китайскими печеньями, казаки тащатъ для коней снопы чумизы и бобовые жмыхи. При входь въ городъ китайцы указали намъ трупъ казака 1-го Аргунскаго полка, убитаго еще 22 апръля и до сего времени не похороненнаго. Генералъ приказалъ немедленно приступить къ похоронамъ несчастнаго, и у стъны китайской кумирни нъсколько казаковъ роютъ могилу... Я стою съ карауломъ у городскихъ воротъ; послъ сильныхъ впечатлъній, безсонной ночи и сутокъ, проведенныхъ все время въ съдав, клонить ко сну. По улиць снують китайцы, пробытають къ колодцу казаки съ котелками въ рукахъ... Мимо меня, приподнявшись на стременахъ и поднимая облако пыли, быстрой рысью проважаеть казакъ. Онъ сворачиваеть къ кумирнв, гдв хоронять убитаго казака, и скрывается съ моихъ глазъ... Не проходить и пяти минуть, какъ на улицъ подымается страшная суета: бъгутъ офицеры, на ходу поправляя аммуницію, изъ фанзъ выскакиваютъ казаки, выплескивая изъ котелковъ недопитый чай, другіе выводять изъ дворовъ коней — сотни быстро строятся на улиць. Китайцы, почуявъ тревогу, поспъшно закрывають лавки и тяжелыя двустворчатыя ворота. Карауламъ, выставленнымъ у воротъ города, приказано сниматься и присоединяться къ своимъ сотнямъ, — съ заставы получено донесеніе о наступленіи непріятеля, и мы выступаемъ изъ города. Нашей 5-й сотнъ приказано занять холмистый гребень къ западу отъ города. Мы быстро спъшиваемся и разсыпаемъ стрелковую цепь. Въ бинокль ясно видны въ долине, между группами деревъ, наступающія перебъжками, непріятельскія цени. Повидимому, здесь около двухъ роть. Вонъ изъ рощи показались три всадника и остановились у небольшой деревушки. Аввве отъ насъ, тамъ, гдв наша вторая сотня, слышны выстовлы. Мы тоже даемъ два залпа, но за дальностью разстоянія, надо думать, они безвредны. Имья всего три сотни, мы, очевидно, серьезнаго боя принять не можемъ, и генералъ приказываетъ отступать. Японцы насъ не преследують, и мы медленно отходимъ по направленію на Шау-Го. Въ этомъ первомъ дъль нашей сотнъ не пришлось быть подъ огнемъ, во второй же сотнъ раненъ казакъ и двъ лошади.

# VI.

Вотъ уже восемь дней, какъ мы стоимъ въ Саймадзы. За это время генераль Ренненкампфъ произвелъ 3-го мая еще одну рекогносцировку по дорогь на городъ Фынхуанченъ, гдъ у

деревни Хай-чу-мындзы обнаружены значительныя силы противника. Къ сожаленію, нашей сотне не пришлось участвовать въ этой рекогносцировкъ, мы со второго на третье мая занимали сторожевое охранение въ окрестностяхъ Саймадзы. Желая, хоть отчасти, узнать о томъ, что делается за завесой непріятельскихъ постовъ, генералъ Ренненкампфъ отправилъ изъ Саймалзы въ расположение японцевъ нъсколько китайцевъ-шпіоновъ. Изъ нихъ осбыя надежды возлагалъ генералъ на нашего китайца-переводчика Андрея, крещенаго китайца, бывшаго еще въ прошлую Китайскую кампанію на русской службв. Переодъвшись китайскимъ нищимъ, Андрей благополучно прошель къ японцамъ и принесъ извъстіе, что непріятель сосредоточивается въ значительныхъ силахъ близъ города Фынхуанчена. Извъстіе это представлялось крайне важнымъ и для провърки полученныхъ свъдъній генералъ рышилъ отправить рядъ небольшихъ разъвздовъ, долженствующихъ проникнуть сквозь непріятельское сторожевое охраненіе въ тыль противника. Охотниками итти вызвались поголовно всв офицеры отряда, такъ что пришлось кинуть жребій, который и вытянули: есауль князь Карагеоргіевичь (съ нимъ ушелъ хорунжій графъ Беннигсенъ), есауль Гулевичь (съ нимъ отправился хорунжій графъ Бенкендорфъ), ротмистръ Дроздовскій (взявшій съ собой хорунжаго Гудіева), подъесауль Миллеръ, сотникъ Казачихинъ и хорунжій Роговскій. Въ виду невозможности проникнуть черезъ непріятельское сторожевое охраненіе въ конномъ строю, развъдчики ушли пъшкомъ, каждый съ тремя-четырьмя казаками-охотниками. Они ушли вчера и вернутся не ранве 2-3 недвль. Если вернутся... При той тщательности, съ которой охраняются японцы, при несочувствіи къ намъ, русскимъ, мъстнаго населенія, при отсутствіи точныхъ, подробныхъ карть, многіе изъ нихъ, въроятно, поплатятся за свой смълый подвигь. Съ грустью, хотя и съ некоторой завистью въ душе. провожали мы ихъ, мысленно благословляя на высокое дъло...

Все это время стоитъ жаркая, сухая погода. Казаки помъщаются въ фанзахъ, гдъ духота адская, несмотря на то, что сняты съ петель всъ двери и выставлены оклеенныя бумагою оконныя рамы. Мы, офицеры, помъщаемся или въ палаткахъ (у кого таковыя есть), или въ шалашахъ изъ плотныхъ китайскихъ цыновокъ. Очень страдаемъ отъ недостатка пищевыхъ продуктовъ и фуража. Приходится ежедневно вздить на фуражировку верстъ за 15-20, ближайшіе запасы всв съвдены. Здъшняя мъстность, гористая и безплодная, крайне бъдна, къ тому же зимніе запасы населенія къ весні уже истощились, и верно остается лишь необходимое для обсемененія. Китайцы тщательно прячуть отъ насъ все, что только возможно, угоняя скоть далеко въ горы и зарывая зерно въ землю. Даже куръ, гусей и утокъ ухитряются скрывать они въ особыхъ погребкахъ, которые сверху маскируютъ всякими способами. Такіе погреба называются нашими забайкальцами «потайниками». Есть между казаками особые спеціалисты по отысканію этихъ «потайниковъ». Такъ на дняхъ одинъ изъ казаковъ моей сотни разыскаль такой «потайникь», устроенный среди китайскаго огорода. Погребъ, укрвпленный деревяннымъ срубомъ, быль сверху присыпань землей, на которой были устроены грядки и даже посвяна какая-то трава. Въ этомъ «потайникв» мы нашан насколько громадныхъ кувшиновъ съ чумизнымъ зерномъ и около 100 яипъ.

Я часто поражаюсь способностью казака помышать невыроятное количество всякихъ предметовъ на сыдло и въ сумы. Въ этомъ отношеніи онъ напоминаєть того фокусника въ циркъ, который изъ цилиндра вынимаєть на вашихъ глазахъ куръ, кроликовъ и наконецъ, акваріумъ съ рыбами! . . Чего-чего только вы не найдете у казака: тутъ и китайскія улы (родъ поршней), и пачки китайскаго табаку, и «лендо» — серпъ для подрызыванья гаоляна, и завернутыя въ бумагу «цаухагау» — сладкія печенья на бобовомъ масль. Къ съдлу приторочены нъсколько куръ и утокъ, а иногда и цълый поросенокъ. Казакъ удивительно быстро устраивается съ закуской; не успъете вы спышить сотню, какъ ужъ вода кипитъ въ котелкахъ, и казакъ «чаюетъ», или варитъ супъ. На переходахъ я люблю итти

свади сотни и наблюдать: сотня втягивается въ какую-нибудь деревушку, смотришь — одинъ, другой казакъ незамътно вывзжаеть изъ строя и заворачиваеть въ какой-нибудь дворъ. Оттуда съ крикомъ вылетаютъ куры, съ визгомъ подъ ворота выскакиваетъ поросенокъ... По выходъ изъ деревни порядокъ быстро возстановляется, и лишь несущійся отъ сотни по в'втру пухъ свидътельствуетъ, что супъ будетъ съ хорошимъ наваромъ. Я долженъ засвидътельствовать, что до сего времени не слышаль ни одной жалобы на присвоеніе казаками какого-либо китайскаго имущества, — я подразумъваю предметы неудобоваримые. Что же касается всякаго рода живности или фуража, то безвозмездное присвоение ихъ не составляетъ въ понятін казака чего-либо предосудительнаго. Я помню, какъ неподдьльно недоумьваль, даже возмущался мой взводный урядникъ, когда я во время фуражировокъ платилъ китайцамъ за забираемые продукты.

- За что же, ваше высокоблагородіе, платить имъ, вѣдь мы же имущества ихняго не беремъ, убѣждаль онъ меня, порицая, видимо, въ душѣ мою расточительность. Въ этомъ отношеніи казакъ не пожалѣетъ и своего офицера: взятые нами консервы, которые мы приберегали для трудной минуты жизни, исчезали какъ дымъ. У моего командира сотни были двѣ бутылки краснаго вина. Въ одинъ прекрасный день обѣ оказались пустыми, хотя самыя бутылки были цѣлы и пробки даже не распечатаны.
  - Гдв вино! строго спрашиваетъ у въстового есаулъ.
- Не могу знать, ваше высокоблагородіе, однако, вытекло — невозмутимо отвічаетъ вістовой.

Послѣ продолжительнаго, тщательнаго осмотра оказывается, что дно бутылки незамѣтно просверлено. . Правда, что казакъ, самъ доставъ что-либо съѣдобное, непремѣнно съ вами подѣлится, какъ бы голоденъ самъ ни былъ. А голодны теперь и мы, и лошади постоянно. Вотъ уже три дня, какъ люди не получаютъ мяса, довольствуясь исключительно кукурузными лепешками на бобовомъ маслѣ. Это бобовое масло такъ против-

но, что, несмотря на голодъ, я не въ состояніи его переносить; мой въстовой печеть мнь тъ же кукурузныя лепешки на водъ. Чай пьемъ безъ сахару, даже чернаго, китайскаго негдъ достать... Послъдніе два дня кормимъ лошадей гаяоляновыми крышами, нъсколько коней пало, дальнъйшая стоянка здъсь погубитъ конскій составъ!

Сегодня прошелъ слухъ, что генералъ Ренненкампфъ ръшилъ передвинуться на свъжія мъста. Дай-то Богъ!..

## VII.

8 мая, въ 11 часовъ дня мы покинули голодное Саймадзы. Три сотни, въ томъ числе и наша, пятая, подъ общимъ начальствомъ войскового старшины Хрулева были направлены въ качествъ авангарда черезъ деревню Аянямынь и далъе на юго-западъ по дорогв Аянямынь-Шитаученъ-Фынхуанченъ. Остальной отрядъ следоваль за нами въ одномъ переходе. Переночевавъ въ Аянямынъ, нашъ авангардъ 9 мая, въ 11 часовъ утра прибыль въ деревню Шидзяпудза, въ 16 верстахъ къ юго-западу отъ Аянямыня, гдв и расположился бивуакомъ, выставивъ въ деревнъ Ляншуйчуандзы, по дорогь на Шитаученъ, заставу. По словамъ китайцевъ, городъ Шитаученъ былъ занять значительными силами противника, и, для провърки этихъ сведеній, войсковой старшина Хрулевъ приказаль мне, подкормивъ коней, итти съ 15 казаками по направленію города Шитаучена и, ежели возможно, достигнуть этого пункта. До Шитуачена оставалось еще 18 верстъ, и я, подкормивъ коней, въ 2 часа дня двинулся по указанному мнв направленію.

Дабы, двигаясь возможно быстро, не попасть въ то же время на непріятельскую засаду, я прибѣгъ къ предосторожности, примѣняемой постоянно японскими разъѣздами. Въ деревнѣ Шидзяпудза мною былъ взятъ молодой китаецъ, хорошо знающій дорогу на Шитаученъ, который, слѣдуя впереди мо-



его разъвзда, долженъ былъ условнымъ знакомъ дать мнв знать о присутствіи непріятеля. Его семья въ качествъ заложниковъ была взята мною, съ предупрежденіемъ, что ей грозитъ поголовная смерть въ случав изміны проводника.

Мы шли безпрепятственно, не встрвчая на пути непріятеля. На наши разспросы китайцы единогласно показывали, что въ Шитаученъ «ибенъ ю» (японцы есть), и что непріятельскіе разъвзды ежедневно шныряють по нашей дорогв. У деревни Тудзяландзе, на противоположномъ берегу р. Айхэ, показался непріятельскій разъвздъ изъ 6 человвкъ, быстро скрывшійся въ ущельи. Не доходя версть пяти до Шитаучена намъ встрвтилась тяжелая, двухколесная арба, нагруженная всевозможнымъ домашнимъ скарбомъ. На арбв, запряженной бвлымъ, слепымъ муломъ и коровой, сидвли три «бабушки» и двое ребятъ. Старый китаецъ въ соломенной, конусовидной шляпв, изъ-подъ которой торчала обмызганная свдая косичка, шелъ рядомъ съ своей оригинальной запряжкой. Я остановилъ его:

- Эй, ходя! Шитаученъ ибенъ ю? \*)
- Мею, мею... Дапу ибенъ много-много... \*\*)
- Машинка ю твоя кантами, грожу я. \*\*\*)
- Мею, мею, машинка... \*\*\*\*) увъряетъ китаецъ. Онъ оказывается правъ, и мы безпрепятственно входимъ въ городокъ. Выставивъ постъ у выхода на фынхуанченскую дорогу, я захожу въ лавку богатаго китайскаго купца. Толстый «купеза» оказывается, «мало-мало» говоритъ по-русски, увъряетъ меня, что «шибко моя—твоя знакомъ» и угощаетъ чаемъ съ сладкими печеньями. Онъ сообщаетъ, что японцы ежедневно бываютъ въ городъ и еще сегодня утромъ здъсь были ихъ фуражиры. По его словамъ, 100 человъкъ японской «мадуй»

<sup>\*)</sup> Эй, другь, въ Шитаученъ есть японцы?

<sup>\*\*)</sup> Нътъ, нътъ, въ Дапу японцевъ много.

<sup>\*\*\*)</sup> Ежели врешь, отрублю голову...

<sup>🕬</sup> не вру, не вру. . .

(кавалеріи) и около 1000 «пудуй» (пъхоты) стоятъ въ деревнѣ Дапу \*), въ 10 верстахъ южнѣе. Это, надо думать, фынхуанченскій авангардъ.

Наша бесвда прервана прискакавшимъ съ поста казакомъ, докладывающимъ, что по дорогв къ Дапу видна сильная пыль, — повидимому, идетъ кавалерія. Приказавъ разъвзду шагомъ отходитъ, я скачу снять постъ. Въ полуторахъ верстахъ ясно виденъ въ облакахъ пыли идущій крупной рысью непріятельскій эскадронъ. На фонв темныхъ силуэтовъ коней изръдка сверкаетъ оружіе всадника. . Мы присоединяемся къ разъвзду и рысью отходимъ отъ Шитаучена. Въ то время, какъ мы проходимъ въ бродъ рвчку, облако пыли поднимается надъ городомъ.

Сумерки быстро надвигаются, мы сдълали сегодня около 40 верстъ, и я, отойдя верстъ 6, останавливаюсь на привалъ. При быстромъ нашемъ отходъ мы совсъмъ забыли о нашемъ проводникъ. Онъ вскоръ является къ намъ, испуганный и бльдный. Онъ зашель въ городь мирно «почефонить» къ знакомому китайцу и ничего не зналь о нашемъ уходъ, когда на улиць показался японскій эскадронь. По его словамь, японцы оставались въ городъ около получаса, разспрашивали китайцевъ объ насъ и ушли обратно по дорогь къ Дапу. Онъ подтвердилъ, со словъ знакомыхъ ему жителей Шитаучена, тъ свъдънія о непріятель, которыя я имьль оть толстаго «купезы»; я послаль донесеніе войсковому старшинь Хрулеву и въ 12 часовъ выступилъ въ Шидзяпудзу, куда поибылъ на разсвъть. По многочисленнымъ огнямъ бивака я догадался, что сюда прибыль уже генераль Ренненкампфъ съ отрядомъ. Несмотря на ранній чась, генераль уже не спаль. Я засталь его, какъ всегда, бодраго и энергичнаго, умывающимся изъ хололнаго, быстраго ручья. Генералъ благодарилъ меня на разъ-

<sup>\*)</sup> Дапу — деревня при сліяніи р.р. Айхэ и Бадьо-хэ въ 18 вер. къ съверу-востоку отъ гор. Фынхуанчена.

ъздъ и, сказавъ, что черезъ два часа выступаетъ на Шитаученъ, приказалъ итти съ головнымъ отрядомъ. Вторая лошадъ моя хромала, и генералъ далъ мнв одну изъ своихъ — бълаго китайскаго иноходчика.

Въ 5 часовъ мы выступили на Шитаученъ, куда и прибыли безпрепятственно. Бивакъ раскинули у входа въ городъ на гаоляновомъ полѣ, и я, растянувшись въ палаткѣ на буркѣ, поспѣшилъ вознаградить себя за безсонную ночь. Къ вечеру сталъ накрапывать дождь, ночью усилившійся, и къ утру весь бивакъ оказался въ страшной грязи...

Мы вступили на Дапу въ 8 часовъ утра. Наша сотня была назначена въ прикрытіе обоза, и мы шли въ хвость колонны. Едва головная сотня лавой вошла въ деревню Дапу, какъ раздались выстрылы. Перестрылка усиливалась, колонна остановилась, головныя сотни одна за другой, поочередно, втягивались въ дъло. Близъ насъ, въ небольшой, изъ десятка деревъ, рощицъ расположился перевязочный пунктъ летучаго отряда Краснаго Креста. Мильйшій докторъ Кюммель, засучивъ рукава, раскладывалъ хирургическіе инструменты, фельдшеръ кипятилъ въ котелкъ воду. Раненые вскоръ стали прибывать. Вотъ бавдный, безъ кровинки въ лицв, безъ фуражки, верхомъ на казачьей лошади сотникъ Улагай. Аввая рука его безжизненно висить вдоль тыла, правая судорожно прижата къ груди. Конный казакъ ведетъ въ поводу его лошадь. Раненому осторожно помогають слезть съ лошади и усаживають на камень. Онъ харкаетъ кровью... Пуля пробила лъвое легкое... Мелкій дождь продолжаеть накрапывать. Командирь нашей сотни сотникъ князь Магаловъ снимаетъ свой башлыкъ и накрываетъ имъ раненаго. Тотъ молча, съ благодарностью, киваетъ головой. Вотъ четверо казаковъ на носилкахъ приносять тяжело раненаго товарища. Лицо его какъ-то посврвло, онъ стонетъ и безпокойно мотаетъ головой... Цель рекогносцировки достигнута, непріятель развернуль свои силы, и дальнъйшее упорство съ нашей стороны повлечетъ за собой лишь ненужныя потери... Въ долинъ направо видна отходящая лавой подъ выстрълами непріятеля третья сотня, графа Комаровскаго. . Приказано отходить, и сотни вытягиваются по дорогь на Аянямынь.

## VIII.

Переночевавъ въ деревнѣ Лао-Бянь-Гоу, генералъ, отправивъ частъ отряда и раненыхъ въ Аянямынь, съ остальными сотнями двинулся вверхъ по теченію рѣки Айхэ на перевалъ Шау-Го, съ цѣлью вновь нащупать непріятеля по дорогѣ на гор. Кинденсянь. Солнце пекло немилосердно. Горная, каменистая дорога, вѣрнѣе тропа, то вилась по дикому, скалистому хребту, то спускалась въ узкое, глубокое ущелье. Лошади скользили, срывались, падали на колѣни... Въ одномъ мѣстѣ въ хвостѣ колонны послышались выстрѣлы. Хорунжій Рыжковъ, въ сѣрой рубахѣ и сдвинутой на затылокъ папахѣ, рысью обгонялъ колонну.

- Что тамъ за выстрълы? Не знаешь? окликаю его.
- Китайцы-сволочь сигнализируютъ... Оболенскій приказалъ казакамъ ихъ снять, — на ходу отвъчаетъ онъ.

Мы подходимъ къ Шау-Го въ полную темноту, бросивъ по дорогѣ 11 лошадей, выбившихся изъ силъ. Четвертая сотня есаула Власова уходитъ занимать сторожевое охраненіе, а мы, закусивъ изжареннымъ на кострѣ шашлыкомъ и напившись чаю, располагаемся на ночлегъ. Душно. Я откидываю всѣ полы палатки. Кругомъ мелькаютъ огни костровъ, серебристый дымъ тянется кверху. Слышно, какъ кони жуютъ солому, да изрѣдка взвизгнетъ разсердившійся мулъ и раздастся сердитый окрикъ дежурнаго казака. . . Дремота понемногу охватываетъ меня, и я засыпаю.

Кто-то дергаетъ меня за ногу, сквозь сонъ слышу голосъ князя Магалова. — Вставай, вставай! Японцы стрыляють по биваку! . .

Вскакиваю, спросонья еще плохо соображая. Слышна близкая ружейная трескотня. На бивак суматоха, мелькаютъ силуэты казаковъ, спѣшно тушатъ костры, безпокойно топчутся въ темнот лошади. Я быстро натягиваю сапоги и, на ходу прилаживая аммуницію, бѣгу къ сотнъ. Пули часто, какъ-то особенно рѣзко, свищутъ въ воздухъ. Вотъ одна щелкнула въ каменный заборъ фанзы, другая, съ яснымъ, сухимъ звукомъ, хватила въ стволъ дерева, пугнувъ, круто шарахнувшихся, привязанныхъ тутъ же коней.

На большомъ плоскомъ камив у ручья стоитъ генералъ со штабомъ. Его плотная, энергичная фигура ясно выдвляется въ темнотв. Онъ здоровается съ людьми громкимъ, спокойнымъ, даже веселымъ голосомъ.

- Здорово, пятая сотня!!!
- Здравія желаемъ, ваше превосходительство!
- Весельй, братцы! Пусть японецъ хорошенько слышитъ!
  - Рады стараться, ваше превосходительство!

Спотыкаясь и падая въ темнотъ, мы бъжимъ въ цъпь. На бивакъ съдлаютъ коней, собираютъ выоки.

Наша сотня занимаетъ вспаханный подъ гаоляновое поле, холмистый гребень. Ночь облачна и темнота не даетъ возможности разглядъть непріятеля. Но вотъ въ кустахъ мелькнулъ огонь, грянулъ залпъ, и надъ нами, жужжа, какъ рой пчелъ, понеслись пули. — «Прицълъ постоянный. Прямо по противнику. Сотня пли»! Трахъ. . . — «Еще разъ»! — Трахъ. . . трахъ гремятъ наши залпы. Непріятель, видимо, не ръшается атаковать насъ, а стръльба его за темнотой мало дъйствительна. Лъвъе насъ слышны частые залпы четвертой сотни.

Лошади посъдланы, выоки собраны, и генералъ приказываетъ отходить подъ прикрытіемъ второй Нерчинской сотни князя Меликова. Мы отступаемъ по дорогъ на Аянямынь, и темная, извилистая полоса нашей колонны вытягивается по дорогъ. Свади гремятъ еще непріятельскіе залпы, и излетныя пу-

ли изрѣдка жалобно поютъ въ воздухѣ. Мы отходимъ въ полномъ порядкѣ, не оставивъ на бивакѣ ни одной палатки, ни одного котелка. Генералъ отдаетъ приказаніе, и трубачи Нерчинскаго полка играютъ гимнъ. Сотни голосовъ подхватываютъ, и торжественные, чудные звуки «Боже Царя храни» несутся въ воздухѣ, плывутъ и таютъ въ темнотѣ, достигая во мракѣ ночи затаившагося врага.

#### IX.

Посль безсонной, полной сильныхь ощущеній ночи у Шау-Го мы подошли къ деревнь Аянямынь, гдь и расположились бивакомъ на берегу ручья. Посль тяжелыхъ, разнообразныхъ впечатльній посльднихъ дней, мы рады были нъсколько отдохнуть, выспаться и подчиститься. Казаки перековывали лошадей, чинили и мыли бълье, кони отлеживались и отъвдались вкусной, чумизной соломой. Но не долго пришлось намъ пользоваться благодътельнымъ отдыхомъ. 15-го утромъ было получено донесение съ заставы, что непріятель наступаетъ со стороны Шау-Го. Сторожевое охраненіе занимала вторая сотня храбраго подъесаула Шундъева, на подкрыпленіе которому была выслана наша, дежурная, пятая сотня. Мы пошли на рысяхъ по направленію къ перевалу, занимаемому нашей заставой. У подножія хребта намъ встрычается конный казакъ.

- Куда? окликаетъ его князь Магаловъ.
- Донесеніе начальнику отряда, ваше сіятельство.
- Ну что какъ у васъ?
- Японецъ шибко наступаетъ. . . Ихъ высокоблагородіе командира сотни ранили, сообщаетъ казакъ.

Оставивъ коноводовъ въ долинѣ, мы съ стрѣлками подымаемся на перевалъ. Здѣсь залегла цѣпь. Прильнувши къ землѣ, укрываясь за каждымъ камнемъ и кустикомъ, казаки от-

крыли мъткій одиночный огонь по наступающимъ перебъжками цъпямъ противника.

Подъесаулъ Шундвевъ, слегка прихрамывая (онъ легко раненъ въ ногу), проввряетъ прицвлъ стрвлковъ.

— Возьмите взводъ и займите вонъ ту деревушку внизу, направо, — приказываетъ онъ мнв: — у меня тамъ стоитъ взводъ, но его недостаточно.

Быстро сбѣгаю подъ гору къ коноводамъ и на рысяхъ иду къ указанной деревнѣ. Маленькая, въ четыре фанзы, деревушка расположена какъ разъ въ устъѣ узкаго отпадка, въ который ведетъ каменистая дорога. Если японцы пожелаютъ охватитъ нашъ правый флангъ, ихъ можно ожидатъ здѣсъ. Пока ничего съ этой стороны не видно. Сзади насъ слышны залпы, перестрѣлка усиливается...

Но вотъ изъ-за поворота дороги, въ падинкѣ показываются восемь всадниковъ. Шагомъ, часто останавливаясь, точно ощупью, подвигаются они къ намъ. Плотно прижавшись къ землѣ, затаились за каменной стѣнкой казаки. Зорко впились глаза въ приближающагося противника, руки судорожно сжимаютъ винтовки. Непріятельскій разъѣздъ остановился. Обнаружилъ ли себя неосторожнымъ движеніемъ одинъ изъ казаковъ, или просто почуялъ врагъ коварную засаду...

— Пли! командую я.

Грянуль залиъ, и одна изъ лошадей грузно рухнула оземь. Остальныя круто повернули назадъ. Придавленный убитымъ конемъ всадникъ барахтается на землв, стараясь высвободить прижатую лошадью ногу... Вотъ онъ вскочилъ и бросился бъжать назадъ по долинв.

- Трахъ... Трахъ... гремять выстрвлы, и японецъ, какъ-то свернувшись, падаетъ ничкомъ и остается лежать на дорогв, широко раскинувъ руки. Казаки весело гогочутъ:
  - Здорово, паря, уложиль, словно зайца...

Съ дальняго хребта раздаются одиночные выстрълы, и пули начинаютъ щелкать по каменной стънкъ нашего двора. Взводный урядникъ моей сотни Прокопій Пъшковъ выронилъ



Бессарабія, конецъ 1916 г. Генералъ-Маїоръ Баронъ П. Н. Врангель во главъ офицеровъ 1-го Нерчинскаго Наслѣдника Цесаревича Алексѣя Инколаевича казачьяго полка.



винтовку и какъ-то сразу осунулся за стънку, но снова поднялся и, порвавъ зубами перевязочный пакетикъ, который имъется у каждаго казака, розовой марлей обматываетъ лъвую руку.

- Что, Пъшковъ, раненъ? освъдомляюсь я.
- Палецъ маленько сорвало, спокойно отвъчаетъ онъ и, перевязавъ руку, продолжастъ стрълять.

Непріятель, видимо, пытается обойти нашъ правый флангъ. На дальнемъ хребтв видны его пвхотныя цвпи.

Я посылаю донесенье начальнику отряда. По долинъ Айхэ видны отступающія лавою сотни. Пора отходить и намъ, и я командую: «Къ конямъ! ..» Быстро, пригнувшись, стараясь воспользоваться прикрытіемъ, бъжимъ мы вдоль стънки къ конямъ. Японцы преслъдуютъ насъ частымъ огнемъ, и пули, то и дъло, щелкаютъ по камню. Мы отходимъ лавою и присоединяемся къ сотнъ князя Меликова, которая, тоже лавою, медленно отступаетъ по долинъ. Сзади, тамъ, гдъ японцы, раздается орудійный выстрълъ. Быстро, съ характернымъ гудъніемъ приближается снарядъ. .. Бълое облако дыма — и шрапнель подымаетъ пыль на гаоляновомъ полъ. .. Еще два выстръла, и не разорвавшійся снарядъ падаетъ далеко сзади отходящей лавы.

Мы подымаемся на Синкайлинскій переваль и въ 5 часовъ дня входимъ въ Саймадзы.

Всякій разъ во время боя генералъ Ренненкамифъ находится впереди, въ сферѣ ружейнаго огня противника. Многіе порицаютъ это, находя, что мѣсто начальника не въ передовыхъ цѣпяхъ, но въ данномъ случаѣ я съ этимъ несогласенъ. Всѣ дѣла нашего отряда скорѣе незначительныя стычки и, находясь въ передовыхъ цѣпяхъ, можно легко слѣдить за ходомъ всего дѣла. Личный же примѣръ начальника безусловно имѣетъ громадное вліяніе на людей, и его спокойствіе передается подчиненнымъ. Широко разставивъ ноги и выпятивъ мощную грудь, украшенную Георгіемъ, генералъ въ бинокль слѣдитъ

за ходомъ боя, какъ будто не замѣчая жужжащихъ и щелкающихъ пуль, рѣзкимъ отрывистымъ голосомъ отдавая приказанія. Приказанія эти всегда кратки, опредѣленны и ясны. Для получающихъ ихъ не можетъ быть недоразумѣнія и остается лишь немедленно ихъ исполнить. Бѣда замѣшкаться; генералъ этого терпѣть не можетъ и, того гляди, отниметъ сотню, или, въ лучшемъ случаѣ, отдѣлаетъ такъ, что и своихъ не узнаешь. Зато дѣльное исполненіе всегда отмѣтитъ и поблагодаритъ:

«Благодарю. Задачу исполнили прекрасно. Сразу видно, корошій офицеръ. . .»

Странный народъ эти китайцы! Мнв разсказываль одинъ ротмистръ пограничной стражи сцену, которой онъ былъ свидвтелемъ: на срединв рвки Ляохэ опрокинулась лодка съ двумя китайцами; несчастные долго боролись съ сильнымъ теченьемъ и, наконецъ, пошли ко дну на глазахъ многочисленныхъ «кули», таскавшихъ въ ту пору мвшки со стоявшихъ у берега джонокъ. Тонувшіе молча боролись съ водой, не сдвлавъ даже попытки звать на помощь. На упреки ротмистра въ безсердечіи безучастныхъ зрителей несчастья, последніе отвечали:

«Небо желало, чтобы эти люди умерли, — значить, ихъ судьба такова».

Не знаю, насколько справедливъ этотъ разсказъ, но въра въ непреодолимость судьбы составляетъ характерную черту китайца. Иначе нельзя объяснить себъ того полнаго презрънія къ опасности, которому мы всъ не разъ бывали свидътелями. Во время перестрълокъ постоянно приходится видъть работающихъ впереди стръляющихъ цъпей китайцевъ. Пули свищутъ со всъхъ сторонъ, а китаецъ спокойно погоняетъ пару длинно-ухихъ муловъ, запряженныхъ въ примитивный плугъ, какъ будто ничего особеннаго вблизи не происходитъ.

Во время перестрълки подъ Аянямынемъ во дворъ, гдъ, укрываясь за стънкой, стръляли мои казаки, работала молодая китайская женщина. Она погоняла маленькаго, съраго ослика,

приводившаго въ движеніе первобытную мельницу, установленную на самой срединъ двора. Пули свистали и щелкали, а она спокойно, не торопясь продолжала свою работу.

— Экая отчаянная... удивлялись казаки. Нѣтъ! это не было отчаянье. Это была та непоколебимая вѣра въ судьбу, въ нѣчто высшее, непостижимое, что независимо отъ нашей воли управляетъ человѣческой жизнью. Въ то время, какъ сотня отходила лавой, и непріятель уже прекратилъ ставшее безцѣльнымъ обстрѣливанье покинутой нами деревушки, я обернулся посмотрѣть на китаянку. Она продолжала свою работу, и, глядя на нее, трудно было думать, что двѣ минуты тому назадъ смерть протягивала надъ ней свою костлявую руку.

Въ голодномъ Саймадзы мы оставаться не могли и на другой же день посл'в прихода выступили въ Цзянъ-Чанъ, богатое село въ 40 верстахъ къ с'вверу-востоку отъ Саймадзы. На полдорог намъ пришлось перевалить черезъ высокій ліссистый Фейшуйлинскій хребетъ. Узкая, горная дорога, вырубленная въ скалъ, извиваясь змъй, ведетъ на перевалъ. Густой, перевитый выощимися растеніями, кустарникъ, склонившись надъ нами, образуетъ містами тоннель. Глухо рокочетъ, падающій каскадами, горный ручей. На самомъ перевалъ небольшая площадка расчищена подъ гаоляновое поле, его обрабатываютъ два старыхъ «бонзы» (монаха), живущіе въ маленькой, пріютившейся здісь кумирнть.

По ту сторону хребта характеръ мѣстности рѣзко измѣняется. Послѣ угрюмыхъ, голыхъ скалъ, глазъ пріятно отдыхаетъ на холмистой, болѣе мягкой мѣстности. Природа здѣсь много богаче, земля плодородна, и деревни больше и лучше. Переночевавъ въ деревнѣ Гуанди, мы прибыли сегодня въ Цзянъ-Чанъ.

Богатое торговое село раскинулось въ широкой долинъ ръки Тайдзихэ. Здъсь узелъ дорогъ на Лаоянъ и Синдзинтинъ (Лао-Ченъ). Масса богатыхъ импаней, ханшинный заводъ, въ многочисленныхъ лавкахъ можно найти всевозможные предме-

ты китайскато обихода. Громадные запасы чумизы, гаоляна, бобовыхъ жмыховъ, гуси, утки и куры, все это даетъ намъ надежду, если удастся простоять здѣсь нѣсколько дней покойно, подправить истощенный нашъ отрядъ.

У окраины села въ отдъльной импани расположенъ эскадронъ регулярной китайской кавалеріи. У воротъ въ неизмінной черной, съ бізымъ кругомъ на груди курткіз и съ повязанной платкомъ головой, вооруженный винчестеромъ, стоитъ часовой. Въ обширномъ дворіз на коновязи стоятъ маленькіе, сытые, разномастные кони.

Мы располагаемся въ богатой импани, гдв всв лошади сотни помъщаются на коновязяхъ во дворв.

## X

Наши надежды на продолжительный отдыхъ въ Цзанъ-Чанв опять не оправдались. 17 мая мы прибыли туда, а ночью уже было получено приказаніе изъ штаба арміи о движеніи вновь на Саймадзы, куда одновременно долженъ быль подойти, по разнымъ дорогамъ, отрядъ полковника Карцева и генераль графъ Келлеръ съ пехотой. Генералъ Ренненкампфъ вывхаль немедленно въ отрядъ полковника Карцева, который быль ему подчинень, а наша бригада (2-й Аргунскій и 2-й Нерчинскій казачый полки) подъ начальствомъ начальника бригады генерала Любавина утромъ 18 мая выступила на Саймадзы. Въ часъ дня мы поднялись на скалистый Фейшуйлинскій хребеть, гдв на перевалв стояла заставой третья сотня нашего полка. Непоіятеля поблизости не ожидалось, и мы спокойно на самомъ переваль, на небольшой засъянной гаоляномъ площадкъ, раскинули бивакъ. Быстро разбиты коновязи, задымились костоы, и казаки усвансь «чаевать». Гоуппа офицеровъ собралась на крыльцѣ маленькой кумирни и, раздобывъ изъ сумъ незатѣйливую закуску, спокойно бесѣдовала.

Вдругъ ръзкій, отрывистый звукъ залпа, а тамъ, безпрерывно, торопливо затрещала стръльба пачками. . Пули засвистали по биваку, защелкали по крышъ и стънамъ кумирни, стали взбивать сухую пыль на гаоляновомъ полъ. . .

Японцы, пробравшись горными тропками на доминирующій, заросшій лівсомъ гребень ближайшаго изъ многочисленныхъ отроговъ Фейшуйлинскаго хребта, открыли по биваку убійственный огонь.

Трудно описать происшедшую панику. Все бросилось вразсыпную: кони, сорвавшись съ коновязей, метались на бивакъ, какъ угорълые, топча выоки, палатки, сбивая съ ногъ людей и, съ порванными поводьями, съ сбившимися на бокъ съдлами, уносились въ лъсъ... Люди, потерявъ голову, бросались во всв стороны, ища спасенья отъ убійственнаго огня за стънками кумирни, въ лъсу, въ заросшей кустами канавв... Вьюки, палатки, оружіе валялись растоптанные и изломанные по биваку... То и дело падали люди и лошади, убитые и раненые... Немногіе не растерявшіеся тщетно старались возстановить порядокъ. Генералъ Любавинъ, вскочивъ въ съдло, верхомъ разъезжалъ по биваку, призывая людей къ спокойствію. Нівсколько офицеровъ бросились останавливать людей, стараясь собрать вокругь себя казаковъ своихъ сотенъ. Начальникъ конно-саперной команды капитанъ Шульженко, успъвъ собрать большую часть своихъ людей, бъгомъ бросился въ ту сторону, откуда съ хребта трещали выстрълы, и, разсыпавъ цепь, бешенымъ огнемъ старался прикрыть бивакъ. За нимъ последовала третья сотня Аргунскаго полка, которая, какъ дежурная, не разсъдлывая коней и не снимая аммуниціи, была застигнута менве врасплохъ.

Стоявшій на часахъ у знамени 2-го Аргунскаго полка казакъ упалъ тутъ же съ раздробленными объими ногами. Вахмистръ нашей пятой сотни Агапъ Туркинъ схватилъ знамя и, окруженный кучкой казаковъ, вынесъ его изъ огня...

При первомъ звукъ залпа я даже не могъ себъ сразу отдать отчеть, откуда стрвляють. Услышавы чей-то крикь: «Господа офицеры, по своимъ сотнямъ!» я бросился къ биваку, ища глазами моихъ людей! Но тутъ была каша!.. По разнымъ направленіямъ бъжали казаки Аргунскаго и Нерчинскаго полковъ, одни ведя коней въ поводу, другіе безъ лошадей съ винтовками въ рукахъ, иные даже безъ оружія. Метались лошади, выочные мулы, топча убитыхъ и раненыхъ... Со всъхъ сторонъ, разсъкая воздухъ, свистали пули... Наконецъ я увидълъ вольноопредъляющагося нашей сотни Иванова; онъ шелъ, ведя въ поводу свою раненую лошадь и неся три винтовки, брошенныя людьми, которыя онъ собралъ. Выхвативъ у него винтовки, я останавливаю первыхъ двухъ, попавшихся мнв на глаза, безоружныхъ казаковъ и, сунувъ имъ въ руки оружіе, приказываю оставаться при мнв. Вотъ урядникъ моей сотни Деревнинъ съ кучкой казаковъ верхомъ пробирается по биваку. «Не расходись, паря, не расходись»... покрикиваетъ онъ, направляясь ко мнв. Мнв удается собрать человъкъ 30 моихъ людей, и я вывожу ихъ на дорогу. Ко мнъ подходить начальникь штаба дивизіи полковникь Россійскій. «Сколько у васъ людей?» спрашиваетъ онъ и отдаетъ приказаніе: «Возьмите людей и займите воть эту сопку, правъе третьей сотни. Коноводы пусть отходять къ деревни Гуанди».

— Прикрывайте насъ и отходите, когда услышите сигналъ, — кричитъ онъ мнъ уже вслъдъ.

Съ двадцатью казаками бъгу въ указанномъ мнъ направленіи. По дорогъ мнъ попадается подъесауль 2-го Нерчинскаго полка Аничковъ. Верхомъ на лохматой чалой лошадкъ, съ трубкой въ зубахъ онъ шагомъ ъдетъ подъ выстрълами, густымъ басомъ призывая къ себъ людей. За нимъ кучка казаковъ.

- Куда? окликаетъ онъ меня.
- Приказано занять ту сопку, на ходу отвічаю я.
- У тебя мало людей, возьми монхъ, предлагаетъ онъ.

Присоединяю его людей и, разсыпавъ цѣпь, открываю огонь залпами по скалистому, острому хребту, откуда гремятъ непріятельскіе выстрѣлы. Въ лѣсу, лѣвѣе насъ, трещатъ выстрѣлы третьей сотни. Отсюда хорошо виденъ бивакъ; онъ теперь пустъ: валяются трупы людей, лошадей. . Двѣ лошади съ перебитыми ногами стоятъ одиноко, понуро опустивъ головы. Всюду разбросаны сѣдла, выоки, казачьи «теплушки», котелки. . Далеко внизу, въ долинѣ Гуанди виднѣются отходящіе безпорядчной толпой остатки отряда. По обѣ стороны дороги, прямикомъ черезъ поле, бредутъ отдѣльные конные и пѣшіе люди. . .

Японцы прекратили огонь. Не стало слышно и выстрыловь третьей сотни. Внизу, далеко въ долинъ, прозвенълъ сигналъ. Играютъ сборъ. Подымаю людей и, прямикомъ черезъ лъсъ, направляюсь къ долинъ. На пути въ лъсу намъ попадаются всюду брошенныя съдла, одежда, трупы павшихъ лошадей. Въ одномъ мъстъ натыкаемся на трупъ бълой выочной лошади. Она лежитъ на боку, вытянувъ голову, подъ офицерскимъ, желтой кожи, выюкомъ; я узнаю въ ней лошадь нашего полкового врача — доктора Семичова. При выходъ на дорогу встръчаемъ войскового старшину 2-го Нерчинскаго полка Заботкина. Онъ собралъ кучку казаковъ, большею частью обозныхъ и офицерскихъ въстовыхъ съ выюками, и теперь присоединяется къ отряду. Онъ раненъ и его рука подвязана револьвернымъ шнуромъ.

Вскорѣ на дорогѣ встрѣчаемъ полковника Россійскаго. Онъ съ нѣсколькими офицерами и казаками возвращается пѣшкомъ на мѣсто бывшаго бивака подобрать оставшихся убитыхъ и брошенныя вещи. Мы присоединяемся къ нему и подымаемся на перевалъ.

Широкой ценью проходимь мы лесь, тщательно осматривая каждую падинку, каждый кусть, — не лежить ли где убитый или раненый товарищь. Въ лесу людей неть, и лишь на месте бывшаго бивака разбросаны пять, уже холодеющихъ,

съ помутнъвшимъ, стекляннымъ взглядомъ, окровавленныхъ тълъ.

Зорко вглядываясь въ наступающія сумерки, разбрелись по биваку казаки, собирая оружье, сѣдла, палатки, котелки. Мы выочимъ всѣмъ этимъ кое-какъ 3 бродящихъ вблизи бивака испуганныхъ лошадей и, предшествуемые пятью носилками съ тѣлами павшихъ товарищей, трогаемся въ темнотѣ къ деревнѣ Гуанди.

Накрапываетъ мелкій дождикъ, на душѣ тяжело и грустно...

Близъ деревни Гуанди безпорядочно раскинулся бивакъ. Въ темнотъ мелькаетъ красное пламя костровъ, двигаются темныя фигуры казаковъ. Сотенные командиры повъряютъ наличный составъ людей, казаки разбираютъ вещи. Въ маленькой, грязной фанзъ перевязываютъ раненыхъ. Тутъ же у бивака роютъ братскую могилу для вытянувшихся рядомъ на землъ, накрытыхъ сърыми холщеыми палатками труповъ...

Мнв приходилось не разъ читать и слышать о паникв, но видвть ее мнв довелось впервые. Только переживъ эти ужасныя минуты, я ясно понялъ, что это есть что-то стихійное, почти непреодолимое... Въ эти минуты въ человвкв сказывается животное, прорывается то стадное начало, которое заставляетъ испугавшееся чего-нибудь стадо овецъ бросаться въ рвку или въ пропасть. Я видвлъ безусловно храбрыхъ людей, которые, совсвиъ потерявъ голову, не были въ состояніи принять какое-либо рвшеніе, я видвлъ техъ самыхъ казаковъ, которые подъ огнемъ отпускали веселыя шутки, толпящимися въ ужасв у ствнъ кумирни, или бъжащими безъ оружья въ лъсъ...

Тотъ, кто пережилъ ужасныя минуты паники, сохранитъ отъ нихъ неизгладимый слъдъ въ душъ до конца жизни. Въ эти минуты лишь присутствіе людей съ исключительной силой воли, способныхъ подчинить себъ толпу, поработить ее, можетъ остановить общее бъгство. Очень можетъ быть, что будь 18-го

мая съ нами генералъ Ренненкампфъ, отрядъ отошелъ бы въ такомъ же полномъ порядкв, какъ недвлю тому назадъ во время ночного нападенія японцевъ у Шау-Го, и желвзная воля генерала остановила бы панику въ самомъ началв...

На утро, похоронивъ убитыхъ, мы двинулись къ Саймадзы. Опять пришлось переваливать Фейшуйлинъ. На мѣстѣ вчерашняго бивака среди истоптаннаго гаоляноваго поля валялась разбросанная солома да нѣсколько раздувшихся, окоченѣлыхъ конныхъ тушъ. Вотъ все, что напоминало о вчерашнемъ. Вещи, если таковыя еще не были подобраны нами вчера, за ночь растащили окрестные китайцы. . .

Мы вошли въ пустое Саймадзы въ два часа дня, скоро прибылъ и отрядъ Карцева, а къ вечеру прівхалъ генералъ графъ Келлеръ, оставившій гдів-то поблизости на бивакв свой отрядъ.

Простоявъ въ Самайдзы четыре дня, мы перешли въ Цзанъ-Чанъ, гдв и находимся въ настоящее время. Отъ сотника Казачихина, ушедшаго въ разъвздъ въ тылъ противника еще въ первыхъ числахъ мая, получено донесеніе. Донесеніе доставлено китайцами и содержитъ очень цвиныя свъдвиія. Казачихинъ сообщаетъ, что ему удалось проникнуть къ самому Фынхуанчену, гдв сосредоточены значительныя силы противника, и присылаетъ кроки съ обозначеніемъ расположенія непріятельскихъ частей. Въ то время, какъ онъ пишетъ, онъ лежитъ больной въ горахъ у пріютившаго его китайца. Ужасно думать, что въ ту минуту, какъ мы читаемъ донесеніе храбраго офицера, его, можетъ быть, нвтъ уже въ живыхъ.

Вернулись и разъвзды Дроздовскаго и Карагеоргіевича; объ остальныхъ же пока свъдвній ньть, хотя имъ время уже вернуться. Участь ушедшихъ товарищей насъ всьхъ безпоко- итъ и, хотя мы и стараемся отогнать мрачныя мысли, но въ сердце невольно закрадывается тревога объ ихъ судьбъ.

Наша пятая сотня будетъ держать посты летучей почты между Цзянъ-Чаномъ и Синдзинтиномъ. Воспользовавшись

этимъ бездъйствіемъ, прошусь у генерала Ренненкампфа на двѣ недѣльки въ Лаоянъ. Въ дѣлѣ 18 мая у меня ранена одна лошадь, надо ее замѣнить, сапоги обносились, бѣлье также на исходѣ — все это необходимо пополнить въ виду предстоящей еще впереди продолжительной тяжелой работы.

## XI.

Я выбхаль изъ Цзянъ-Чана съ княземъ Карагеоргіевичемъ, двумя въстовыми и выочнымъ муломъ. Наши лошади настолько успъли втянуться въ работу, что 170 верстъ, отдълявшихъ насъ отъ Лаояна, мы сдълали легко въ два дня, лишь мулъ оказался сильно набитымъ тяжелымъ выокомъ. За два съ лишнимъ мъсяца, какъ мы, оставивъ Лаоянъ, бродили въ горахъ, онъ значительно измѣнился. Не доѣзжая нѣсколькихъ версть до города, по объ стороны большой дороги тянулись биваки разныхъ частей войскъ. Длинные ряды бълыхъ палатокъ были разбиты на обширныхъ поляхъ, когда-то засъянныхъ гаоляномъ, нынъ же плотно утоптанныхъ нъсколькими тысячами ногъ. Стояли рядами походныя кухни, зеленыя двуколки полковыхъ обозовъ. На бивакъ мелькали оживленныя группы солдать въ сърыхъ или цвъта «хаки» рубахахъ, съ такими же чехлами на фуражкахъ. Слышался говоръ, смъхъ. Гль-то играла полковая музыка. По дорогь шло непрерывное движеніе. Тянулись транспорты тяжелыхъ, двухколесныхъ китайских раобъ съ укръпленными на арбахъ бълыми флажками съ обозначениемъ различныхъ воинскихъ частей, громыхали казенныя двуколки, рысью пробъгали конные ординарцы, развозя приказы по штабамъ частей. Мъстность, лежащая впереди города, была всюду, насколько хваталъ главъ, изрыта: стрълковые окопы, волчьи ямы, проволочныя загражденія видно было, что здесь не теряли времени и готовились оказать твердый отпоръ врагу.

При въвздв въ городъ обширная площадь была занята интендантскими складами. Цвлыя горы всевозможныхъ бочекъ, ящиковъ, мвшковъ, покрытыя громадными брезентами, охранялись часовыми. Ожидая разгрузки, стояли длинной вереницей запряженныя мулами и коренастыми «манзюками» арбы.

Въ городъ жизнь кипъла ключомъ. Масса уличныхъ китайцевъ-разносчиковъ выкрикивали на всъ лады названія предлагаемыхъ всевозможныхъ товаровъ, рысью пробъгали рикши; съ любопытствомъ разглядывая выставленные въ лавкахъ китайскіе товары, толпились солдаты. Вотъ, трясясь на запряженной парою крупныхъ, въроятно, артиллерійскихъ, коней двуколкъ проъхали двъ сестрицы, видимо, пріъхавшія въ городъ за покупками. Вотъ быстро пронесся на крыпкомъ, сибирскомъ иноходцъ офицеръ въ черной шведской курткъ и красныхъ чембарахъ. А вотъ на кровной, съ чуднымъ костякомъ и широкими движеньями, лошади, въ форменномъ сюртукъ съ аксельбантами и бъломъ чехлъ на фуражкъ кто-то изъ штабныхъ. Лошадка сопровождающагося его въстового, маленькій, съ остриженной гривой, бълый «манзюкъ», кажется особенно жалкой рядомъ съ крупнымъ конемъ капитана.

Преобразился и запущенный садъ у подножія старинной китайской башни — близъ вокзала. Тамъ теперь устроенъ буфетъ, показывается синематографъ и играетъ по вечерамъ военный оркестръ. Въ это время здѣсь бываетъ масса публики. Всѣ столики на площадкѣ, близъ которой играетъ музыка, заняты офицерами всѣхъ родовъ оружія. Въ формахъ не стѣсняются, здѣсь вы можете встрѣтить и форменный сюртукъ (большею частью у штабныхъ), и шведскую куртку, и сѣрую рубаху, и китель цвѣта «хаки» морского образца. Условія походной жизни сами выработали наиболѣе удобный и цѣлесоообразный костюмъ — и командующій, понимая это, не стѣсняетъ офицеровъ требованьями строгаго соблюденія формы одежды. По главной аллеѣ сада движется пестрая толпа офицеровъ; изрѣдка промелькнетъ фигура корреспондента одной изъ иностран-

ныхъ газетъ въ съромъ complet и фетровой шляпь, или бросится въ глаза сногшибательная шляпка какой-нибудь «американки». Здъсь, въ Лаоянъ, полнымъ темпомъ идетъ жизнь тыла арміи, здъсь бъется сердце ея громаднаго живого организма!!...

Во время нашего прівзда въ Лаоянъ всв интересы были сосредоточены на последнемъ деле у Вафангоу. Объ этомъ только и шли разговоры и въ саду подъ башней, и на жельзнодорожной платформъ, попрежнему служившей для Лаояна чемъ-то вроде клуба. Большинство негодовало на отходъ къ свверу нашихъ частей, критиковало двиствія высшаго начальства, утверждало, что при большей рышительности съ нашей стороны дело было бы выиграно. Лишь немногіе говорили, что отступление къ съверу входить въ планы командующаго, имъя цълью, завлекая непріятеля въ глубь страны и удлинняя его базу, дать въ то же время намъ возможность сосредоточить у Лаояна значительныя силы. Прівзжающихъ съ юга окружали со всвхъ сторонъ, разспрашивая о подробностяхъ дыла, справляясь объ участи товарищей и знакомыхъ. Безпрерывно прибывали санитарные повзда. Подъ палящими лучами солнца съ вокзала тянулись къ госпиталямъ длинныя вереницы своыхъ холщевыхъ носилокъ съ тяжело ранеными. Они лежали во всевозможныхъ позахъ — одни на боку, другіе вытянувшись на спинъ, съ блъдными, несмотря на загаръ, лицами, съ лихорадочнымъ блескомъ впалыхъ глазъ, съ обвязанными широкими бълыми марлевыми бинтами головами, руками и ногами. Многіе не вынесли тяжелой дороги и этихъ легко было узнать на носилкахъ по окоченвлой неподвижности накрытыхъ своыми шинелями твлъ.

Командующій по нѣсколько разъ въ день лично встрѣчалъ поѣзда съ ранеными, обходилъ вагоны, разговаривая съ офицерами и солдатами, и многимъ раздавалъ тутъ же награды. 5 іюня онъ собирался ѣхатъ на югъ въ передовую линію лично руководить военными дѣйствіями. Съ нимъ отбывалъ и великій князь Борисъ Владимировичъ со своимъ штабомъ.

Въ Лаоянъ встрътилъ я моего пріятеля хорунжаго 2-го Аргунскаго полка графа Бенкендорфа. Онъ ушелъ отъ насъ въ первыхъ числахъ мая съ есауломъ Гулевичемъ въ разъездъ, и съ техъ поръ мы объ нихъ не имели сведеній. Оказывается, что, отдълившись отъ есаула Гулевича, графъ Бенкендорфъ съ однимъ казакомъ прошелъ сквозь сторожевое охраненіе противника и проникъ въ самую глубь непріятельскаго расположенія, добравшись до самаго городка Фынхуанчена, гдв въ это время были сосредоточены значительныя силы. Окруженный со всвхъ сторонъ японцами, двигаясь исключительно ночью, а днемъ скрываясь въ покрытыхъ лесомъ скалистыхъ сопкахъ, онъ снялъ многочисленныя кроки и собралъ массу цвиныхъ сведеній о непріятель. Въ тылу противника, далеко за линіей его сторожевыхъ постовъ, Бенкендорфу удалось наблюдать повседневную, такъ сказать, мирную жизнь японцевъ. Такъ, однажды онъ виделъ сменную взду японскаго эскадрона: другой разъ наблюдалъ работу «кули» подъ руководствомъ японскихъ саперъ по проведенію колоннаго пути. Благополучно пройдя вновь между постами противника, Бенкендорфъ присоединился къ ожидавшимъ его на нашихъ передовыхъ постахъ казакамъ и вмъсть съ ними явился въ Лаоянъ доложить о виденномъ командующему арміей. Я несказанно обрадовался после долгой разлуки встретиться съ нимъ, темъ болье, что начиналь считать его уже погибшимъ.

Одновременно узналъ я о захватъ въ плънъ японцами разъъздовъ подъесаула Миллера, хорунжаго Роговскаго и сотника Казачихина; послъдній былъ взятъ японцами совсьмъ больнымъ, но успълъ все же черезъ китайцевъ доставить въ отрядъ донесеніе и снятыя имъ кроки.

Во время моего прівзда сюда стояла страшная жара. Раскаленный, сухой воздухъ былъ неподвиженъ. Ни одно облако не нарушало безбрежной синевы яснаго неба. Тонкая пыль стояла въ воздухъ, покрывая сърымъ налетомъ лицо, вещи, платье. Отъ нея не было спасенья нигдъ; она проникала въ жилища, въ вагонъ, гдъ я устроился въ поъздъ командующаго. . . Последніе дни было несколько дождей, но они принесли мало облегченія. Правда, исчезла пыль, и толстый слой ея, покрывавшій землю, обратился въ море жидкой, черной грязи, — но воздухъ нисколько не посвеженть, и влажность его, при неспадавшей жаре, давала впечатленіе паровой ванны...

Третьяго дня я узналь, что въ госпиталь общины св. Георгія прибыль раненый въ разъвздв офицеръ нашего отряда подъесауль Аничковъ. Я повхаль наввстить его и засталь лежащимъ на кровати въ свромъ холщевомъ халатв. Въ обширной чистой палатв ходили, лежали или сидвли на койкахъ въ такихъ же сврыхъ, холщевыхъ халатахъ другіе легко раненые офицеры. Тяжело больныхъ здвсь не было, они помвщались въ другой палатв. Сестры въ косынкахъ и передникахъ, съ нашитымъ краснымъ крестомъ на груди, безшумно двигались между койками, разнося лекарства и ласково разговаривая съ больными. Въ открытое окно виднвлся небольшой, разбитый среди двора, цввтникъ. Какой-то тишиной, мирнымъ покоемъ ввяло отъ всей этой обстановки...

Рана Аничкова оказалась пустячной, пуля прошла по мякоти ноги, не задѣвъ кости, и онъ черезъ нѣсколько дней надѣялся выписаться. Онъ сообщилъ мнѣ печальную новость о смерти офицера нашего полка сотника Козловскаго, убитаго въ разъѣздѣ близъ Феншуйлинскаго перевала. Козловскій состояль ординарцемъ у генерала Ренненкампфа и по собственному желанію отправился въ этотъ, оказавшійся для него роковымъ, разъѣздъ. Смерть этого прекраснаго офицера была искренно оплакана всѣмъ отрядомъ.

Отъ Аничкова я узналъ, что нашъ отрядъ находится нынь въ 120 верстахъ отъ Лаояна внизъ по теченю ръки Тайдзихэ, близъ деревни Сяо-Сыръ и что наша пятая сотня, занимавшая посты летучей почты между Цзянъ-Чаномъ и Синдзинтиномъ, должна присоединиться къ отряду. Мои покупки въ Лаоянъ были кончены, и я ръшилъ, не теряя времени, возвращаться въ полкъ.

Я оставиль Лаоянъ вмъсть съ хорунжимъ графомъ Бенкендорфомъ и на третій день присоединился къ отряду, расположенному въ деревнѣ Сяо-Сыръ, на берегу рѣки Тайдзихэ и въ узлъ дорогъ на Цзянъ-Чанъ и Саймадзы. На слъдующій день нашего прівзда была назначена усиленная рекогносцировка перевала Сигоулинъ, занятаго саймадзинскимъ авангардомъ, въ которой должна была принять участіе и пятая сотня. Мнъ что-то нездоровилось, — слегка лихорадило, и я былъ оставленъ въ Сло-Сырв начальникомъ оставшейся части, т. е. полкового выочнаго обоза и слабыхъ людей и лошадей. Больныхъ людей, несмотря на тяжелыя условія нашей жизни, было вообще у насъ мало, наблюдались лишь единичные случаи дизентеріи, — большею частью въ легкой формъ. Ръдкость заболеваній следуеть, я думаю, приписать здоровому климату этой части Манчжуріи и чудной, прозрачной водь горныхъ ручьевъ. Значительно хуже обстояли дела отряда въ смысле конскаго состава. Тяжелыя условія нашей работы въ гористой, съ крутыми подъемами и спусками, мъстности, громадные переходы въ связи съ отсутствіемъ подчасъ даже мало-мальски сноснаго корма и отчасти дурной уходъ за лошадьми казаковъ губительно двиствовали на нашъ конскій составъ. Къ этому всему надо прибавить значительныя потери въ лошадяхъ въ многочисленныхъ разъвздахъ и стычкахъ, какъ напримвръ, 18 мая, когда мы въ одинъ день потеряли болъе 60 лошадей убитыми и ранеными. Убыль въ конскомъ составъ пополнялась нами всюду, гдь только представлялась возможность, реквизиціей у мьстныхъ жителей, причемъ брались не только лошади, но подчасъ и мулы, на которыхъ сажались безлошадные казаки. Въ каждой сотнь было по несколько такихъ строевыхъ муловъ. Несмотря, однако, на все это, уже къ настоящему времени имвется во 2-мъ Аргунскомъ и 2-мъ Нерчинскомъ полкахъ, въ обшей сложности, около 200 безлошадныхъ казаковъ. Изъ нихъ образована особая, такъ называемая, «пъщая сотня»,

которой командуетъ подъесаулъ 2-го Аргунскаго полка Субботинъ. Въ виду того, что условія мъстнети позволяють намъ двигаться въ конномъ строю исключительно шагомъ, пышая сотня мало отстаетъ отъ насъ и до сего времени дъйствуетъ прекрасно.

Любопытное эрвлище представляеть нашь отрядь для посторонняго наблюдателя. Бродя три мвсяца въ горахъ, офицеры и казаки износились до послъдней степени. Недостающія части туалета приходится пополнять мвстными средствами, что и двлають, со свойственной имъ сноровитостью, казаки. На этихъ дняхъ я обратилъ вниманіе на привезшаго съ заставы донесенье казака. Онъ сидвлъ на росломъ, бвломъ мулв, посвдланномъ казеннымъ свдломъ. На головъ красовалась войлочная, китайская шапочка съ поднятыми наушниками. Ноги были обуты въ китайскія «улы» — родъ поршней, — пришитыя къ голенищамъ казачьихъ «ичиковъ». Красная рубаха и шаровары изъ синей китайской матеріи дополняли костюмъ. Такихъ ряженныхъ казаковъ въ отряду масса, и нашъ привычный глазъ ихъ даже и не замвчаетъ.

Моя лихорадка быстро прошла, и всв четыре дня до возвращенія отряда съ рекогносцировки я жиль чисто живот, ной жизнью: влъ, спаль и по два раза въ день купался въ быстрыхъ, прозрачныхъ водахъ Тайдзихэ. Въ эти дни окрестности Сяо-Сыра являли картину мирной сельской жизни. На зеленыхъ склонахъ сопокъ бродили стреноженные казачьи кони, быстро поправляющіеся на подножномъ корму. На ръкъ мыли бълье и купались казаки. Всплескъ воды и веселый говоръ звенълъ въ неподвижномъ, знойномъ воздухъ и несся надъ ръкой, и трудно было думать, находясь здъсь, что въ это время въ двадцати верстахъ трещатъ выстрълы, свищутъ пули, и люди страдаютъ и умираютъ...

Отрядъ вернулся черезъ четыре дня, обнаруживъ на Сигоулинскомъ перевалѣ значительныя силы противника, и на слѣдующее утро мы перешли въ деревню Гаолиндзы въ 30 верстахъ къ сверо-западу отъ Сяо-Сыра. Изъ Гаолиндзъ наша пятая сотня была послана въ отдвлъ, на 25 верстъ къ востоку, въ деревню Цинхиченъ, гдв и оставалась вплоть до 30 іюня, когда намъ было приказано вновь занять деревню Гаолиндзы, откуда отрядъ отошелъ наканунв на лвый берегъ рвки Тайдзихэ, для рекогносцировки деревни Фандзяпудза, расположенной на дорогв Саймадзы-Лаоянъ и занятой противникомъ. Изъ Цинхичена мы должны были выставить рядъ постовъ на Цзянъ-Чанъ, дабы поддерживать связь съ занимающими этотъ пунктъ оренбуржцами.

Наше четырехдневное пребываніе въ Цинхиченъ ознаменовалось грустнымъ происшествіемъ. 29-го ночью было получено съ ближайшаго поста отъ хорунжаго графа Бенкендорфа донесеніе, что посланный имъ на следующій пость для связи разъвздъ изъ двухъ казаковъ наткнулся близъ деревни Мадзятундзы на хунхузовъ, которые, засъвъ въ кумирнь, открыли по казакамъ огонь, причемъ одинъ казакъ былъ раненъ, другой же, казакъ Кочетовъ, упалъ вмъстъ съ конемъ и остался на мъстъ. Хорунжій графъ Бенкендорфъ немедленно выдвинулся къ деревнъ Мадзятундза, но хунхузы успъли скрыться и, по словамъ жителей, увели съ собой раненаго Кочетова и коня его. Сотня наша должна была отходить на следующій день въ деревню Гаолиндзы, а мне было приказано двинуться со взводомъ въ деревню Мандзятундза и далве, съ цвлью нагнать хунхузовъ и отбить плвннаго казака, котораго ожидали пытки и смерть.

Хунхузы составляють страшный бичь Манчжуріи, держа въ трепеть и въ полномъ подчиненіи цівлыя области. Китайскія власти безсильны съ ними бороться, такъ какъ обнаружить ихъ почти не представляется возможнымъ. При приближеніи опасности хунхузъ, укрывъ оружіе, превращается въ мирнаго поселянина, а мъстное населеніе, подъ страхомъ ужаснаго мщенія, не смъетъ его выдать. Есть цівлыя деревни въ Манчжуріи, жители которыхъ занимаются исключительно разбоями. Съ попавшими въ ихъ руки плівными хун-

хузы безжалостны и подвергаютъ несчастныхъ, передъ умерщвленіемъ, самымъ ужаснымъ пыткамъ.

Я двинулся на разсвъть въ деревню Мадзятундза, прибывъ въ которую, немедленно арестовалъ нъсколькихъ жителей и, подъ угрозой смерти, потребоваль у нихъ сказать мив всю истину. Посл'в долгихъ запирательствъ, видя, что я готовъ прибъгнуть къ ръшительнымъ мърамъ, китайцы сообшили, что упавшій съ раненымъ конемъ Кочетовъ быль заовзанъ хунхузами и брошенъ въ рвчку, раненый же конь и оружіе захвачены разбойниками. Посл'в долгихъ поисковъ въ овкв убитый быль найдень и вытащень на берегь. Онъ лежалъ на пескъ съ широко открытыми остекленълыми глазами, съ искривленнымъ предсмертными муками, оскаленнымъ ртомъ. Завернувшаяся красная рубаха обнаруживала мускулистое, бълое тъло, исколотое и изръзанное. Мы насчитали 18 ранъ... Видно было, что и на этотъ разъ хунхузы остались върными себъ и вволю натышились надъ своей жертвой. . .

Мы уложили трупъ несчастнаго на носилки, укрыли его зелеными вътвями и на китайцахъ доставили въ деревню Гаолиндзы, дабы здъсь, въ присутствіи его боевыхъ товарищей, отдать ему послъдній долгъ.

Въ Гаолиндзахъ насъ ожидала ужасная въсть. Нашъ отрядъ подъ Фандзяпудза понесъ крупныя потери. Генералъ Ренненкампфъ былъ раненъ въ ногу съ поврежденіемъ кости, его ординарецъ ротмистръ Цедербергъ убить, адъютантъ есаулъ Поповицкій раненъ въ голову, наконецъ тяжело раненъ одинъ изъ лучшихъ офицеровъ отряда и чудной души человъкъ, командиръ 4-й сотни 2-го Аргунскаго полка есаулъ Власовъ. Раненые отправлены на джонкахъ внизъ по теченію ръки Тайдзихэ въ г. Лаоянъ, и нашъ отрядъ осиротълъ, лишившись начальника, который, вотъ три мъсяца, съ неустанной энергіей, среди постоянныхъ опасностей и лишеній, водилъ насъ по горнымъ, лъсистымъ дебрямъ, сегодня тревожа японцевъ у Дапу, завтра отражая ихъ нападеніе у Шау-

Го, послъзавтра встръчая непріятеля у Саймадзы. Всегда впереди — тамъ, гдъ ръшается участь дъла, онъ первый подаваль примъръ казакамъ, дъля съ ними всъ тяжести похода, питаясь кукурузными лепешками и лежа въ грязи на буркъ подъ дождемъ.

Не разъ въ ужасныя, тяжелыя минуты, когда готова была угаснуть последняя искра энергіи въ измученныхъ безсонницей и лишеніями людяхъ, одно появленіе его вливало имъсилы, и усталые, отчаявшіеся, готовые пасть духомъ люди превращались въ львовъ, готовыхъ до последней капли крови бороться за честь и славу дорогой родины.

Съ потерей генерала Ренненкампфа нашъ передовой отрядъ теряетъ свое значенье, является мертвымъ организмомъ, безжизненнымъ, лишеннымъ души тъломъ.

Баронъ Петръ Врангель.

## Манчжурскія письма

Изъ эпохи войны съ Японією \*)

I.

Мы уже третій місяць стояли въ бездійствіи. Послі Шахо нашъ полкъ, вошедшій въ составъ правой колонны отряда генерала Ренненкампфа, общее начальство надъ которой принялъ начальникъ 2-й бригады забайкальской казачьей дивизіи генералъ-маіоръ Любавинъ — отошелъ въ деревню Гаолиндзы, гді и расположился на зимнія квартиры. Піхота поміщалась въ землянкахъ, — мы же, кавалерія, расположились по квартирамъ, занявъ большую часть фанэъ деревни. Фанзы эти приспособили, какъ умітли, собственными средствами для жилья; двери обили китайскими одітлами, замазали оконныя рамы, а въ ніжоторыхъ фанзахъ сложили настоящія печи, которыя хотя и дымили немилосердно, но все же согріввали помітшенія боліте, чітмъ китайскіе каны. Лошади стояли на коновязахъ во дворахъ и, привычныя къ суровымъ зимамъ Забайкалья, легко переносили морозныя ночи. Днемъ же,

<sup>\*) «</sup>Въстникъ Европы» 43-й томъ, книга XI; Ноябрь, 1908 г.

при ясномъ небѣ и безвѣтренной, тихой погодѣ, было совсѣмъ тепло, а на солнуѣ, въ шубахъ, даже жарко.

Мы несли сторожевую службу, держа рядъ постовъ по правому берегу ръки Тайдзихэ и поддерживая посредствомъ разъвздовъ связь съ нашей левой колонной, расположенной въ 35-ти верстахъ къ востоку, въ деревнъ Цинхэченъ, и съ западнымъ отрядомъ генерала Самсонова. Кромв того, нами высылались ежедневно періодическіе разъезды вверхъ по теченію ръки Тайдзихэ вплоть до деревни Сяо-Сыръ, лежащей въ узлъ дорогъ на города Цзянъ-Чанъ и Саймадзы, пункты, занятые значительными силами непріятеля. Последнее время наши разъвзды сильно безпокоили хунхузы, дерзость которыхъ стала простираться до того, что они ръшались нападать даже на разъвзды силою въ цвлую сотню. Правда, серьезныхъ потерь они намъ нанести не могли и при первыхъ же нашихъ выстрелахъ скрывались въ сопки, где для кавалеріи были недосягаемы, но сильно досаждали намъ, постоянно тревожа наши посты, препятствуя службь и нападая на нашу летучую почту. Дъйствующіе противъ насъ хунхузы состояли на службь у японцевъ и во время предпринимавшихся нами изовдка усиленныхъ рекогносцировокъ двиствовали совмъстно съ нашимъ противникомъ большею частью гдв-либо на его флангахъ. По свъдъніямъ нашихъ шпіоновъ-хунхузовъ, эдъсь было около 2.000, сведенныхъ въ отряды по 200 человъкъ и вооруженныхъ отчасти винчестерами, отчасти нашими трехлинейными винтовками, изъ числа взятыхъ японцами при Шахэ у нашихъ убитыхъ и раненыхъ, попавшихъ въ плвнъ. Общее начальство надъ хунхузами имълъ державшій эту мъстность много льть въ полномъ подчиненіи извъстный хунхузъ Тя-фу, еще молодой человъкъ, знаменитый своею жестокостью. Не довольствуясь, повидимому, скуднымъ содержаніемъ, уплачивамымъ японцами, хунхузы жестоко грабили китайское населеніе, орудуя главнымъ образомъ въ нейтральной полось, между нашими и японскими постами, причемъ безпощадно выжигали целыя деревни и вырезывали жителей. Несколько разъ нами двлались попытки преследовать эти шайки, но каждый разъ при нашемъ приближении хунхузы или разсвивались, скрываясь въ сопки, гдв были для насъ недосягаемы, или спвшили отойти за линію непріятельскихъ постовъ.

10-го декабря, поздно вечеромъ, составивъ проектъ приказа (я состояль въ то время полковымъ адъютантомъ) и отправивъ почту, я легъ спать. На сильно натопленномъ канѣ было жарко, въ головѣ ощущалась нѣкоторая тяжесть отъ тлѣющихъ углей въ китайской жаровнѣ (этимъ способомъ китайцы согрѣваютъ воздухъ въ помѣщеніяхъ). Мысли одна за другой лѣзли въ голову, вызывая далекія, родныя картины, столь чуждыя окружающей обстановкѣ. На бумагѣ, оклеивавшей оконныя рамы, краснымъ отблескомъ игралъ разложенный снаружи, во дворѣ, костеръ, у котораго грѣлись дневальные казаки и слышался ихъ говоръ. Гдѣ-то, въ темнотѣ, скреблась мышь. Постепенно тяжелая дремота слѣпила усталые глаза, и крѣпкій сонъ охватилъ утомленное тѣло...

Вдругъ яркій свѣтъ блеснулъ въ глаза и разбудилъ меня. Передо мною стоялъ съ электрическимъ фонаремъ въ рукахъ командиръ 3-й сотни нашего полка, князъ Оболенскій. Въ темнотѣ вырисовывалась его полная фигура въ папахѣ и черкескѣ.

— На заставъ что-то неладно, — сообщилъ Оболенскій, — вотъ уже минутъ двадцать какъ слышны залпы... Донесенія до сихъ поръ нътъ. Да и стръльба какая-то странная, временами прекращается совсъмъ. Выстрълы какъ будто не наши.

Я всталь, одълся и вышель съ княземъ на дворъ.

Стояла ясная, безлунная ночь. Звъзды какъ-то особенно ярко блистали. Въ тихомъ, морозномъ воздухъ слухъ особенно ясно улавливалъ звуки. Все тихо. Потрескиваетъ, мигая краснымъ пламенемъ, костеръ, да слышно, какъ кони лъниво жуютъ солому. Изръдка въ спящей деревнъ залаетъ собака... Но вотъ ръзко, отрывисто въ морозномъ воздухъ прокатился

залиъ. За нимъ — еще и еще... Ясно было, что стръляютъ на заставъ, и стръляетъ не нашъ взводъ, а значительно большая часть. Въ сторожевое охраненіе назначалась ежедневно сотня, высылавшая въ охраненіе три взвода; четвертый же взводъ при командиръ сотни оставался въ резервъ въ самой деревнъ Гаолинцзы. Ближайшая застава, откуда слышалась стръльба, находилась всего верстахъ въ двухъ, и ясно было, что ежели за двадцать минутъ донесеніе не было доставлено, то тамъ происходило что-то особенное. Сторожевое охраненіе въ этотъ день занимала пятая сотня князя Масалова, и на ближайшей заставъ находился его субальтернъ-офицеръ, хорунжій графъ Бенкендорфъ со взводомъ. Разбуженный нами, Масаловъ ръшилъ, не дожидаясь донесенія, немедленно со своимъ взводомъ выдвинуться къ заставъ.

Съ сонными лицами, надъвая на ходу винтовки, торопливо выходили изъ фанзы казаки, подтягивали подпруги посъдланнымъ конямъ дежурнаго взвода и выводили лошадей со двора. Неуклюжіе силуэты людей въ теплушкахъ и «яманьихъ» \*) папахахъ и коренастыхъ, разномастныхъ, мохнатыхъ забайкальскихъ лошадокъ мелькали, на минуту освъщенныя неровнымъ свътомъ костра, и быстро исчезали въ ночной мглъ. Слышался лишь гулкій стукъ копытъ по мерэлой, безснъжной дорогь да отдъльныя, отрывистыя фразы, которыми обмънивались казаки. «Смирно! Садись! Справа по три рысью маршъ!» — донеслась изъ темноты команда, и частый, дробный стукъ копытъ, постепенно отдаляясь и затихая, долго еще доносился изъ черной ночной мглы. . . На заставъ выстръловъ больше не было слышно.

Мы вышли съ Оболенскимъ на околицу деревни. Насъ окутала ночная мгла. Милліарды зв'єздъ искрились бл'єднымъ св'єтомъ на темномъ далекомъ небосводів. Высокіе глинобитные

<sup>\*) «</sup>Яманъ» — молодой козёлъ.

заборы вдоль улицъ деревни съ массивными, окованными жельзомъ воротами, причудливые коньки на гребняхъ черепичныхъ крышъ, высокіе рѣзные столбы у кумирни — все это принимало въ темнотѣ ночи какія-то фантастичныя, причудливыя очертанія. Глухо журчалъ, катясь по каменистому ложу, протекающій черезъ деревню быстрый незамерзающій ручей. Сухой морозный воздухъ былъ неподвиженъ, и вся природа, казалось, оцѣпенѣла, скованная тяжелымъ зимнимъ сномъ.

Но вотъ на темномъ небосклонѣ, тамъ, откуда недавно гремѣли залпы, взвилось кверху красное огненное зарево, вспыхнуло и, расплываясь кровянымъ пятномъ, поползло по небосводу. Ясно было, что сразу загорѣлось на значительной площади. И въ ту же минуту въ ночной мглѣ отрывисто прозвучало нѣсколько залповъ, — прокатились рѣзко и ясно въ морозномъ воздухѣ и сразу оборвались, уступивъ мѣсто прежней глубокой тишинѣ...

До насъ донесся, быстро приближаясь, звукъ конскаго топота, и вскоръ изъ темноты выплыли конные силуэты князя Масалова и его въстового.

— Хунхузы подлецы напали на деревню, грабять китайцевъ, — сообщилъ Масаловъ. — Вонъ пожаръ видно, деревню запалили. . . Каковы нахалы, въдь отъ заставы совсъмъ близко, подъ самымъ переваломъ. . .

Зная по опыту, насколько безполезна была бы попытка преследовать этихъ хищниковъ, мы, досадуя на напрасную тревогу, разошлись по своимъ помещеніямъ...

Я всталь поздно и, умывшись принесенной мив казакомъ въ китайской корчагв водой, свль пить чай. Со двора за окномъ доносился оживленный говоръ казаковъ, собиравшихся на фуражировку. Въ фанзв за перегородкой слышался разговоръ «джангуйды» и пощелкиванье китайскихъ счетовъ. Въ дверяхъ фанзы показался ввстовой. — Ваше высокородіе, командиръ полка васъ требуютъ.

Я надълъ чекмень и пошелъ къ командиру полка, который помъщался въ другой половинъ фанзы.

Командиръ пилъ чай, сидя, поджавши ноги, на канъ у низенькаго китайскаго столика съ большимъ закоптълымъ чайникомъ, эмальированной потрескавшейся кружкой и наложеннымъ на китайское блюдечко мелко-наколотымъ сахаромъ. Передъ командиромъ стоялъ нашъ китаецъ-переводчикъ Андрей и съ ужимками и гримасами на своеобразномъ «воляпюкв» что-то оживленно разсказываль. Интересный типъ былъ этотъ Андрей! Длинный, тощій, льть тридцати-пяти, съ лицомъ изъеденныхъ оспой, съ измызганной косичкой, вечно въ свромъ шелковомъ засаленномъ халатв и черной шапочкв съ краснымъ, изъ коралловыхъ бусъ, шарикомъ, вотъ уже шесть мъсяцевъ какъ онъ находился неотлучно при нашемъ отрядъ въ качествъ переводчика. Предыдущая судьба его была покрыта мракомъ неизвъстности; достовърно лишь было то, что онъ нъсколько лътъ служилъ «бойкой» (слугой) у офицера одного изъ восточно-сибирскихъ стрълковыхъ полковъ и съ нимъ совершилъ походъ въ китайскую кампанію, а последнее время, до настоящей войны, занимался мелочной торговлей въ Куанчендзахъ. Злой, хитрый и крайне алчный Андрей глубоко презиралъ китайское населеніе, изъ котораго самъ вышель и, пользуясь своимъ положениемъ переводчика, гдв могъ безжалостно надуваль и обсчитываль своихъ единоплеменниковъ, за что всеми китайцами быль крайне ненавидимъ. Задушевная мечта Андрея была: сколотивъ себъ капиталъ, открыть послъ войны въ Владивостокъ публичный домъ или сдълаться, какъ онъ говорилъ, «публичный хозяинъ». Со всъмъ тъмъ Андрей былъ безусловно не трусъ и, побуждаемый, въроятно, отчасти и корыстолюбивыми цвлями, въ ожиданіи щедраго вознагражденія, не задумывался не разъ проникать подъ видомъ китайскаго нищаго въ самое расположение непріятеля. откуда доставляль намъ подчась, весьма ценныя сведенія. Сведенія эти въ дальнейшемъ всегда подтверждались, и, несмотря на всв недостатки Андрея, мы имъ очень дорожили. Говорилъ Андрей съ нами на своеобразномъ русско-китайскомъ жаргонъ, для вящшей убъдительности ръчи жестикулируя и страшно гримасничая, причемъ косые глаза его безостановочно бъгали, какъ испуганныя мыши...

— Вотъ послушайте, что онъ разсказываетъ! — обратился ко мнъ командиръ полка.

Андрей быстро закивалъ головой и, безпрестанно испуганно оглядываясь на дверь, таинственнымъ шопотомъ началъ свой разсказъ. По его словамъ, хунхузы, подъ предводительствомъ самого Тя-фу, напали наканунъ на небольшую деревушку, близъ нашей заставы, разграбили и сожгли ее, зарвзали старшину деревни, а шестнадцатильтнюю дочь его, славившуюся своей красотой, Тя-фу увезъ съ собой, ръшивъ взять себь въ жены. Отправивъ свой отрядъ въ дер. Сяо-Сыръ, Тя-фу съ четырьмя хунхузами-пріятелями и похищенной дівушкой остановился въ небольшой, лежавшей въ сторонъ отъ дороги, впереди нашихъ постовъ всего въ 3-4 верстахъ, деревушкъ у стараго китайца, тоже бывшаго хунхуза, и эдъсь намъренъ былъ справлять свадьбу. Расходы по торжеству обязаны были, изъ страха ужасной мести, принять на себя жители деревушки. Все сказанное сообщили Андрею два китайца, бъжавшіе изъ разграбленной наканунь хунхузами деревни. Они ручались, что Тя-фу и его сообщники, занятые пиршествомъ, совсъмъ не ожидають насъ и могутъ быть захвачены врасплохъ, но сами отказывались провести насъ, боясь, въ случав нашей неудачи, страшной мести грознаго Тя-фу. Въ проводникахъ мы не имъли особой необходимости, ибо мъстность впереди нашихъ постовъ мы знали хорошо, и найти указанную китайцами деревушку не представлялось особенно затруднительнымъ.

— Пошлите сейчасъ приказаніе прислать отъ всёхъ сотенъ, кромів дежурной, по три казака въ штабъ полка и отправляйтесь съ ними; можетъ быть, и удастся поймать этихъ негодяевъ, — приказалъ командиръ полка, и менве чёмъ черезъ часъ мы уже выступали, оставивъ подъ карауломъ китайцевъ-

доносчиковъ съ предупрежденіемъ, что, въ случав ложныхъ свъдъній, они будутъ казнены.

Нашъ небольшой разъвздъ, справа по три, вытянулся по дорогв. Бодро мелкой «хлиной» \*), звонко стуча копытами с мерзлую безснежную дорогу, шли отдохнувше кони. Казаки, осведомленные о цели разъвзда, перекидывались веселыми замечаніями:

- Ишь ты, свадьбу играть задумаль! Тутъ-то его и захватимъ...
  - Китайцы бы только не дали знать, проклятые...

Рядомъ со мной, на мохнатомъ, сѣромъ «манэюкѣ» съ стриженной гривой, посѣдланномъ китайскимъ сѣдломъ, ѣхалъ Андрей; онъ плавно покачивался въ сѣдлѣ и пятками обутыхъ въ теплые китайскіе сапоги ногъ безпрестанно колотилъ по тощимъ ребрамъ своего коня. По обѣ стороны дороги тянулась однообразная безснѣжная, широкая долина, ограниченная безлѣсными скалистыми хребтами; по гребню праваго хребта коегдѣ виднѣлись, какъ черныя точки, наши посты. Изрѣдка попадались по пути священныя тутовыя рощицы да бѣдныя, въ двѣ-три фанзы, сѣрыя деревушки. Эти деревушки, раззоренныя и жалкія, были почти безлюдны и казались оцѣпенѣвшими въ мертвомъ непробудномъ снѣ. Лишь изрѣдка перебѣжитъ улицу мохнатая тощая собака, или промелькнетъ во дворѣ фигура манзы въ синей ватной курткѣ и войлочной шапочкѣ съ наушниками.

Вотъ и наша застава, расположенная въ небольшой деревушкѣ подъ самымъ переваломъ. Во дворѣ стоятъ посѣдланные разномастные кони. Тутъ же «чаюютъ» казаки. Синій дымъ костра тонкой прямой струей тянется кверху.

На переваль у полуразрушенной маленькой кумирни сто-

<sup>\*)</sup> Особый, свойственный забайкальскимъ конямъ, ходъ, родственный тропотъ.

итъ постъ. Зоркими глазами вглядывается часовой въ синъющую даль широкой долины, что потянулась отъ подошвы скалистаго перевала, туда вдаль, гдѣ на горизонтѣ блещутъ едва замѣтно быстрыя воды р. Тайдзихэ. Все тихо. Ведя скользившихъ и падавшихъ коней въ поводу, мы спустились съ скалистаго перевала и, выславъ дозоры, тронулись дальше. Андрей сталъ видимо волноваться и обращался съ разспросами къ немногимъ попадавшимся намъ навстрѣчу китайцамъ.

— Чичасъ видай. Ланча ли (двѣ версты), — вскорѣ сообщилъ онъ.

Мы толкнули коней, и черезъ нъсколько минутъ за небольшимъ мыскомъ въ глухомъ отпадкъ показалась маленькая, въ три-четыре фанзы деревушка, издали казавшаяся такой же мертвой, какъ и попадавшіяся намъ по пути. Быстро высланъ наблюдательный постъ на сосъднюю сопку, и мы наметомъ подскакиваемъ къ деревнъ. Казавшаяся мертвой деревушка по мъръ нашего приближенія оживала. Оттуда доносились звуки китайской музыки, звонъ бубенъ и визжащій звукъ китайской скрипки. Ворота одной изъ фанзъ были убраны краснымъ кумачомъ и красными длинными бумажными полосами, испещренными письменами. Отсюда со двора неслись звуки музыки.

Казаки быстро спѣшились и окружили фанзу, а я съ четырьмя людьми поспѣшно вошелъ въ помѣщеніе. При нашемъ появленіи музыка сразу оборвалась. Съ испуганными блѣдными лицами въ сѣняхъ толпились музыканты. Ихъ было человѣкъ шесть; тутъ были и бубны, и скрипка, и родъ цитры, и трехструнная гитара... Во всю длину фанзы, въ проходѣ между канами тянулся столъ, уставленный безконечнымъ количествомъ маленькихъ фарфоровыхъ блюдцевъ со всевозможными кушаньями, съ грудами всякихъ сластей... Въ противоположномъ концѣ фанзы толпились человѣкъ 20 китайцевъ; они жались другъ къ другу съ испуганными лицами, растерянно глядя на непрошенныхъ гостей. Между ними невольно бросалось въ глаза нѣсколько человѣкъ, богато одѣтыхъ, въ шолковыхъ разноцвѣтныхъ халатахъ...

На мой окрикъ: «Джангуйда!» \*) — изъ толпы вышелъ старый, подслеповатый, съ козлиной бородкой китаецъ; онъ видимо робелъ, усиленно кланялся и быстро бормоталъ: — Шанго капитана, шибко знакома, та-таде капитана... \*\*)

Въ эту минуту изъ толпы быстро выскочилъ высокій молодой китаецъ въ сѣромъ шолковомъ халатѣ и шапкѣ и, прежде чѣмъ мы опомнились, ударомъ плеча вышибъ оклеенную бумагой раму и выскочилъ въ окно. Въ ту же минуту на дворѣ послышались крики: «Стой, держи его!.. Нѣтъ, братъ, попался не уйдешь...», топотъ многочисленныхъ ногъ и шумъ борьбы.

Поставивъ у окна и дверей казаковъ и предупредивъ, что будемъ стрълять при первой попыткъ къ бъгству, мы приступили къ обыску. Надо было видъть, съ какимъ удовольствіемъ шарили казаки въ китайскихъ ларяхъ и шкафахъ, заглядывая во всъ углы и закоулки. При каждомъ найденномъ предметъ, представляющемъ какой-либо интересъ, раздавались оживленные возгласы:

- Ваше высокородіе! Ваше высокородіе! Винтовки ихнія шесть штукъ. . . Да и дрянныя же какъ только изъ нихъ стрѣляютъ. . . удивительно!
- Смотри, смотри, паря, съдло наше русское. Должно, съ артиллеріи. . .

Перевернувъ все вверхъ дномъ, разыскали шесть ружей всевозможныхъ старыхъ системъ — одни въ родъ винчестеровъ, другія — напоминающія наши берданки, почти новое артиллерійскаго образца съдло, полевую офицерскую сумку съ компасомъ и солдатскую рубаху со слъдами крови. На вопросъ о томъ, какъ очутились здъсь эти вещи, хозяинъ-китаецъ моталъ лишь головой и повторялъ «нуджидау» (не знаю); онъ видимо совсъмъ растерялся и не могъ сообразить, что сказать въ свое оправданіе. Приказавъ казакамъ имѣть строгое за нимъ

<sup>\*)</sup> Хозяинъ!

<sup>\*\*)</sup> Хорошій офицеръ, хорошій знакомый, большой офицеръ...

наблюденіе, я вышель во дворь. Остававшіеся здісь казаки уже успівли общарить всів амбары и клівтушки и въ сосівднемь дворів нашли лошадей хунхузовь, двухь сірыхь и трехь бівлыхь «манзюковь», посівдланныхь китайским сіздлами съ длинными расписными чепраками. Заморенные, тощіе, съ потертой шерстью, эти манзюки, даже рядомъ съ нашими маленькими забайкалками, казались до-нельзя жалкими. Туть же во дворів группа казаковь окружала высокаго, молодого китайца въ шолковомъ сізромъ халатів, котораго урядникъ держаль за косу. По близости суетился и что-то кричаль Андрей. Въ группів казаковъ слышались отдівльныя замівчанія:

- Ишь ты, какъ одътъ, всё на ёмъ шолковое! . .
- Должно, самый главный фунфузъ и есть...

Я подошель и пристально взглянуль на китайца. Это быль тоть, самый, который выскочиль при моемь появленіи въ окно. Я тотчась призналь его:

- Шима минза? \*) строго спросиль я его.
- Тя-фу, безъ колебанія, глядя мнѣ прямо въ лицо, отвѣчалъ онъ.

Такъ вотъ онъ, грозный, ужасный Тя-фу, сколько разъ ускользавшій изъ нашихъ рукъ, жестокій извергъ, имя котораго стало почти легендарнымъ среди китайцевъ окрестныхъ деревень! . Я съ любопытствомъ разглядывалъ его. Это былъ молодой типичный манчжуръ лѣтъ двадцати-восьми, высокаго роста, сильный и стройный. Продолговатое, лишенное растительности лицо было довольно красиво. Оно был покрыто, также какъ и руки, матовой тонкой кожей. Горбатый узкій носъ и плотно сжатый ротъ придавали лицу какое-то жесткое и рышительное выраженіе. Но особенно поражали глаза, или, върнѣе, ихъ блескъ, — холодный, чисто металлическій. Отъ взгляда этихъ глазъ становилось какъ-то жутко и холодно на душъ.

<sup>\*)</sup> Какъ звать?

Одътъ Тя-фу былъ въ сърый плотнаго шолка халатъ и такіе же штаны. Поверхъ надъта была въ рукава шубка изъ такого же шолка, подбитая рысьимъ мъхомъ, съ серебрянными филигранной работы застежками. На головъ красовалась маленькая, круглая шапочка, отороченная куньимъ мъхомъ и украшенная спереди нъсколькими цвътными гранеными бусами.

Понявъ, видимо, что ему нечего сказать въ свое оправданіе, Тя-фу на дальнъйшіе мои вопросы отвъчалъ полнымъ молчаніемъ. . .

Въ сосъдней фанзъ раздавались плачъ и крики. Я пошелъ туда и нашелъ цълую толпу «бабушекъ» и дътей. Все это въ ужасъ пряталось по угламъ, кричало и плакало. Отдъльно отъ другихъ женщинъ, прижавшись къ стънъ, стояла молодая, довольно красивая китаянка. Изъ-подъ слоя бълилъ и румянъ густо намалеваннаго лица выглядывали два большихъ испуганныхъ глаза.

 Дѣфыка! Той самый дѣфыка. . . — тыкая въ нее пальцемъ, пояснилъ вошедшій за мною Андрей. Я понялъ, что это была похищенная хунхузами дввушка. Выславъ изъ фанзы вающихъ «бабушекъ» и дътей, я оставилъ ее одну и приказалъ Андрею передать ей, что отнынь она свободна и, если желаетъ, можетъ идти съ нами въ Гаоленцзы, откуда будетъ доставлена въ родную деревню. Она благодарила и просила передать мнв, что съ уходомъ хунхузовъ здвшніе жители не сдълаютъ ей зла, идти же съ нами отказалась, ибо, узнавъ объ этомъ товарищи Тя-фу сочли бы ее за предательницу и ей не миновать было бы страшной смерти. Она указала намъ на остальныхъ четырехъ хунхузовъ, тыхъ самыхъ китайцевъ, которые бросились мнв уже въ глаза своей относительно богатой одеждой. Все это были молодые люди 25-30 льть, ничьмъ особеннымъ, кромъ одежды, не отличавшіеся. Встрътивъ ихъ гдь-либо на улицахъ китайскаго базара, я принялъ бы ихъ, конечно, за мирныхъ китайскихъ «купеза»...

Солнце заметно склонилось къ западу. Ежеминутно могъ подойти непріятельскій разъвздъ, или значительный отрядъ хунхузовъ, и я приказалъ, не теряя времени, собираться въ обратный путь. Посадивъ хунхузовъ на ихъ коней, которыхъ казаки взяли на чумбуры, и взгромоздивъ стараго «джангуйду» на найденнаго въ деревнъ мула, мы тронулись въ дорогу, провожаемые ревомъ и плачемъ выбъжавшихъ на околицу членовъ семьи стараго китайца. Весь западъ былъ охваченъ краснымъ заревомъ заката. Высокіе скалистые гребни хребтовъ въ потухающихъ лучахъ заходившаго солнца казались серебристорозовыми. Широкія лиловыя тіни легли въ глубині долины. Вдали тамъ, гдв катила воды быстрая незамерзающая Тайдзихэ, густой пеленой подымался туманъ. Температура быстро понизилась, и воздухъ сталъ особенно сухъ и ясенъ. Мы шли молча, торопя коней, спеша до полной темноты достичь нашихъ постовъ. Лишь изръдка казаки обменивались отрывистыми замъчаніями. Молчали, думая, въроятно, невеселую думу, и хунхузы.

Вотъ и перевалъ. На фонѣ догорающаго заката ясно вырисовывалась на вершинѣ хребта полуразрушенная кумирия со стоящей по близости темной фигуркой часового. Мы поднялись на перевалъ, и, опередя мой разъѣздъ, я рысью поѣхалъ доложить начальнику отряда о нашей экспедиціи. Вскорѣ вѣсть о поимкѣ Тя-фу облетѣла весь лагерь, и къ подходу разъѣзда дворъ штаба отряда наполнился офицерами и солдатами, съ любопытствомъ разглядывавшими хунхузовъ. У воротъ толпились китайцы, съ почтеніемъ и страхомъ глядѣвшіе на столь грознаго для нихъ Тя-фу. Послѣдній по прежнему на предлагавшіеся ему вопросы отвѣчалъ молчаніемъ и въ холодномъ, безстрастномъ взглядѣ его нельзя было уловить и тѣни колебанія или страха. Остальные хунхузы клялись и божились въ своей невинности, увѣряя, что «мею хунхуза, манза шанго»... \*) По приказанію начальника отряда они

<sup>\*) «</sup>Не хунхузы, — хорошіе китайцы».

всѣ были оставлены подъ карауломъ, съ тѣмъ чтобы утромъ отправить ихъ въ штабъ корпуса, въ дер. Цинхэченъ. Едва мы усѣлись ужинать, какъ на дворѣ раздался страшный плачъ и вой. Мы вышли и увидѣли цѣлую толпу китайцевъ, которые при появленіи начальника отряда упали ницъ и завопили пуще прежняго. Оказалось, что это — жители деревни Гаолинцзы, которые, узнавъ о поимкѣ Тя-фу, пришли просить начальника отряда немедленно казнить хунхузовъ, изъ боязни, что тѣ, сбѣжавъ, поспѣшатъ выместить свою злобу на мѣстномъ населеніи, ихъ предавшемъ. Съ трудомъ удалось успокоить этихъ оригинальныхъ просителей.

На утро подъ сильнымъ конвоемъ хунхузы были отправлены въ Цинхэченъ. Дальнъйшая судьба ихъ мнъ неизвъстна. По слухамъ, они были «не хунхузы, — хорошіе китайцы», выданы китайскимъ властямъ и казнены. Послъ поимки Тя-фу, дъйствовавшіе противъ насъ хунхузы распались на отдъльныя мелкія шайки, и наши разъъзды и посты уже ими не тревожились.

## II.

Теплая іюльская ночь смінила невыносимо жаркій день. Вечерняя мгла спустилась въ широкую долину ріжи Као-хэ, проникла въ многочисленные, глубокіе пади и отпадки горъ и постепенно окутала высокіе, скалистые хребты. На далекомъ небосводів одна за другой зажглись и заискрились мерцающимъ блескомъ милліарды звіздъ. .. Освіщая голубовато-серебристымъ світомъ зубчатый гребень скалистаго хребта, выплылъ бліздный дискъ луны, и голубой лунный світъ поплылъ по склонамъ горъ, гоня вглубь долины черныя ночныя тіни. Все тихо. Утомленная зноемъ іюльскаго дня, природа спитъ; лишь монотонно журчитъ горный ручей, да изріздка пронесется вітерокъ и зашелестять высокіе серебристые стебли гаоляна. . .

Спить и нашь бивакь \*), разбитый на днь глубокой долины у небольшой, въ три фанзы, деревушки. На фонв ночной мглы выдвляются свровато-бвлыми пятнами полотнища палатокъ. Светлыми струйками тянется кверху дымъ догорающихъ костровъ. Слышно, какъ кони лениво жуютъ солому; изредка взвизгнетъ разсерженная лошадь, или послышится чей-то безсвязный, сонный бредъ...

Но вотъ неясная сърая тънь выросла на бивакъ и, мелькая на фонъ бълыхъ полотнищъ палатокъ, направилась къ дорогъ. Еще и еще; точно изъ-подъ земли выростаютъ эти тъни, выплываютъ, освъщенныя блъднымъ луннымъ свътомъ, и двигаются безшумно къ дорогъ, на околицу деревни. Поправляя на ходу винтовки и прилаживая аммуницію, собираются вызвавшіеся охотниками на трудное ночное дъло люди.

Уже неоднократно изъ штаба арміи присылались въ наши передовыя части требованія о доставкі плівнныхъ, или. по крайней мірів, оружія и частей обмундированія непріятеля, по которымъ можно было бы опредівлить, какія части противъ насъ дів пристивують. Требованія эти были вызваны полученными черезъ шпіоновъ свідівніями о появленій у противника вновь прибывшихъ, свіжихъ частей, и выясненію этого обстоятельства придавалось большое значеніе. Къ сожалівнію японцы, бывшіе и раніве крайне осторожными, за посліднее время обнаруживали особую осмотрительность. Ихъ передовыя части проявляли крайне малую подвижность, и разъйзды выдвигались лишь подъ прикрытіемъ сильныхъ півхотныхъ частей. Нашими пе-

<sup>\*)</sup> Вивакъ отряда подполковника генеральнаго штаба Цѣховича, высланнаго изъ штаба 1-й армін 22-го іюля 1905 г. въ районъ деревни Нанчензы, при сліянін р.р. Тунъ-хэ и Као-хэ у большой Мандаринской дороги, съ спеціальной цѣлью добычи плѣнныхъ. Въ составъ отряда входили: конно-охотничьи команды Иркутскаго и Красноярскаго полковъ, сборная сотня штаба 1-й арміи, изъ 2-хъ взводовъ дивизіона развѣдчиковъ и 2-хъ взводовъ амурцевъ изъ конвоя командующаго, и сотня донцовъ. Позднѣе отрядъ усиленъ двумя сотнями донцовъ и конно-пулеметной командой 8-го Сибирскаго казачьяго полка.

редовыми частями предпринимались неоднократно усиленныя рекогносцировки съ цваью захвата павиныхъ, но до сего времени это не удавалось. Наконецъ, встревоженные, видимо, нашей безпокойностью, японцы решили несколько продвинуться впередъ, дабы имъть за нами болье бдительное наблюденіе, и съ нашихъ постовъ были замічены накануні ихъ люди, производившіе окопныя работы на одномъ изъ ближайшихъ къ нашимъ постамъ хребтовъ. Съ наступленіемъ сумерекъ работавшая часть отошла на линію непріятельскихъ постовъ, и являлось весьма въроятнымъ, что она завтра выдвинется вновь для продолженія начатыхъ окопныхъ работъ. Въ виду возникшаго предположенія, начальникъ отряда приказалъ вызвать охотниковъ, дабы ночью продвинуться до хребта, гдв были замъчены работавшіе люди, и здісь устроить засаду. Въ прикрытіе охотникамъ предполагалось выдвинуть нъсколько впередъ линію нашихъ постовъ, дві сотни донцовъ и коннопулеметную команду 8-го Сибирскаго казачьяго полка, подъ начальствомъ л.-гв. гусарскаго полка поручика Смецкаго. Предпріятіе являлось весьма смізлымъ, ибо мізсто засады находилось на разстояніи ружейнаго выстрівла отъ линіи непріятельскаго сторожевого охраненія, засада легко могла быть обнаружена съ постовъ противника, а отступать приходилось подъ сильнымъ огнемъ. Опасность предстоящаго дъла, однако, не могла смутить нашихъ молодцовъ, и охотниковъ вызвалось болве чвмъ требовалось... Тихо, обмениваясь лишь изредка отрывистыми замъчаніями, собираются люди на дорогь. Каждый сознаеть трудность предстоящей задачи, въ каждомъ гдвто тамъ, въ глубинь, что-то безсознательно бользненно шевелится: «Можетъ быть, ужъ не вернусь... Можеть быть, въ последній разъ вижу остающихся товарищей, слышу ихъ голоса»...

— Ну, съ Богомъ! Шагомъ маршъ! — Обнажаются головы, и, истово освня себя крестнымъ знаменемъ, мы трогаемся въ путь. По узкой, вьющейся змвей, каменистой тропв втягиваемся мы въ горы. Освъщенные бледнымъ свътомъ лу-

ны, безмолвно двигаются сврые силуэты охотниковъ, отбрасывая на дорогу длинныя, колеблющіяся твни. Шашки, мвшающія при движеніи пвшкомъ въ горахъ, оставлены на бивакв, и люди идутъ съ однвми винтовками. Привычные къ хожденію по горамъ, мы двигаемся быстро и вскорв подходимъ къ нашей заставв, укрытой за гребнемъ хребта въ небольшой рощицв. Между рвдкими деревьями чернвютъ темные, неуклюжіе силуэты казачьихъ коней и казаковъ, ожидающихъ нашего прихода.

— Со стороны японцевъ ничего новаго не замътили, — сообщаетъ начальникъ заставы. — Будьте осторожны, не оставлены ли у нихъ секреты, — предупредительно добавляетъ онъ.

Мы поднимаемся на хребеть и пристально вглядываемся въ даль. Спить широкая долина съ разбросанными кое-гдв китайскими деревушками, потонувшими среди засвянныхъ высокимъ гаоляномъ полей, съ монотонно журчащей, извилистой ръчкой; спять высокіе, покрытые ръдкими кустами, изръзанные многочисленными падями хребты. Гдв-то далеко въ глубинъ долины блеснулъ красный огонекъ, блеснулъ, на мгновенье нарушивъ однообразіе ночи, и такъ же быстро погасъ. . .

Минуя постъ, мы спускаемся съ хребта и двигаемся далъе. Мы крадемся безмолвно, кръпко сжимая винтовки, пристально вглядываясь въ ночную мглу, всъмъ существомъ стараясь проникнуть неизвъстность ночи. Осторожно, шагъ за шагомъ, мы подвигаемся безшумно впередъ. Груда камней, одинокій разросшійся кустъ принимаютъ во тьмъ ночи фантастическія, причудливыя очертанія, заставляя воспаленное воображеніе невольно отыскивать въ нихъ затаившагося врага. Изръдка сорвется изъ-подъ ноги камень, и неожиданный шумъ заставитъ вздрогнуть, больно ударивъ по настороженнымъ нервамъ. Но вотъ, наконецъ, и мъсто нашей засады — каменистый, заросшій кустами высокій кряжъ. Далеко внизу подъ нами тянется слъва широкая долина ръки Као-хә, дебуширующая на большую Мандаринскую дорогу; справа — широкая глухая падь, упирающаяся въ высокій, занятый японцами и укрѣпленный хребетъ, зубчатый гребень котораго грозно чернѣетъ на фонѣ неба. Ближе къ намъ, отдѣленная отъ насъ глубокой поперечной падью, высится отдѣльная конусовидная сопка, куда, по нашимъ наблюденіямъ, противникъ выдвигаетъ днемъ свой наблюдательный постъ. Кругомъ насъ все напоминаетъ о недавнемъ присутствіи непріятеля: при свѣтѣ луны свѣтлыми пятнами выдѣляется глина свѣже-вырытыхъ оконовъ, на примятой травѣ валяются коробки изъ-подъ папиросъ, обрывки японской газеты...

Большая Медвідица склонилась къ горизонту, звізды одна за другой стали блідність и гаснуть, и небосводь на восткі замістно побліднісль. Времени терять нельзя, надо по возможности ознакомиться съ обстановкой и расположить людей въ засаді. Опытные въ подобныхъ экскурсіяхъ люди сами выбирають себі закрытія, удивительно приспосабливаясь къ окружающей обстановкі, укрываясь кто въ окопахъ, кто за грудой камней, кто въ разросшемся кусті. Черезъ полчаса всі размістились, и занятый нами кряжъ кажется такимъ же безжизненнымъ, какъ и часъ тому назадъ. Плотно прижавшись къ землів, склонивъ надъ собою густыя вістви кустовъ, залегли охотники. Всіз замерли, затаивъ дыханіе, ни одинъ не обнаружитъ себя неосторожнымъ движеніемъ врагу, и лишь подъ каждымъ кустомъ, за каждымъ камнемъ горитъ лихорадочнымъ блескомъ пара пытливыхъ, горячихъ глазъ.

Освеженная благодетельнымъ сномъ, природа просыпается; бегутъ далеко ночныя тени, и серые силуэты, выступая изъ предразсветной мглы, принимаютъ ясныя, определенныя очертанія. Передъ нами, не дале какъ въ двухъ тысячахъ шаговъ, высится отдельная сопка, куда непріятель ежедневно выдвигаетъ постъ. Она иметъ видъ громаднаго сосца и почти лишена растительности. Ясно видны сложенные изъ ветвей два шалаша — место, где обыкновенно располагается постъ. Внизу подъ нами въ широкой долине виднется китайская деревушка, раскинувшаяся по обе стороны быстрой извилистой

рвчки. Вдоль единственной улицы лвпится десятокъ сврыхъ фанзъ, окруженныхъ глинобитными заборами, съ дворами, застроенными всевозможными амбарами и клетушками. Деревушка кажется потонувшей среди моря высокаго гаоляна окрестныхъ полей. Какъ густой паръ поднимается съ речки сврый туманъ. Вотъ где-то, совсемъ близко, въ высокой траве резко прокричалъ фазанъ; ему откликнулся другой, третій...

Первые лучи восходящаго солнца ударили въ грозно черньющій вдали, занятый японцами хребеть и озарили яркимъ свътомъ его скалистый гребень. Въ бинокль ясно виденъ этотъ гребень, изрытый на всемъ протяженіи значительными окопами. Отъ этого хребта потянулся къ намъ невысокій холмистый кряжъ, заканчивающійся впереди насъ высокой сопкой, куда выдвигается непріятелемъ постъ.

Я достаю книжку донесеній и спішу набросать кроки видимых отсюда непріятельских позицій. Мое занятіє прерываєтся сдавленнымъ шопотомъ лежащаго со мною рядомъ въкустахъ подпоручика Выкрестова:

## — Смотрите! Японцы...

Освъщенные косыми лучами восходящаго солнца, движутся по холмистому гребню кряжа, направляясь къ намъ одинъ за другимъ, девять конныхъ силуэтовъ. Въ бинокль ясно видны небольшія гнъдыя лошадки съ стриженными хвостами, всадники въ «хакки», въ фуражкахъ съ назатыльниками. На солнцъ изръдка блеснутъ металлическія ножны сабли. . Это, несомнънно, выдвигается наблюдательный постъ. Вотъ одинъ за другимъ всадники скрываются за складкой мъстности, и нъсколько минутъ спустя на виднъющейся передъ нами сопкъ показываются двъ маленькихъ желтыхъ фигурки пъшихъ японцевъ; медленно, шагъ за шагомъ, поминутно останавливаясь и осматривая окружающую мъстность, поднимаются они на вершину сопки. Замерли, затаивъ дыханіе, охотники, плотно прижавшись къ землъ, точно желая въ нее врости. Ръзкими толуками громко стучитъ въ груди сераце.

— Воть замътять... Начнуть стрълять... Всъ старанія, всъ усилія пропали даромъ...

Нѣтъ! Все спокойно. Не обнаруживъ, видимо, ничего подозрительнаго, японцы останавливаются на вершинѣ сопки. Одинъ, повернувшись назадъ, машетъ рукой, и вскорѣ на сопкѣ показываются еще четыре маленькія желтыя фигурки. Остальные японцы остались, повидимому, въ лощинѣ съ лошадьми. Часовой становится на свой постъ, укрывшись за кустомъ; остальные разсаживаются въ шалашахъ. Они видны въ бинокль отсюда совсѣмъ ясно: вотъ одинъ, согнувшись, поправляетъ что-то на обуви; другой, присѣвъ на корточки, повидимому что-то оживленно разсказываетъ, размахивая рукъми.

— Не зам'втили. Здо́рово мы укрылись! — шопотомъ дѣлится своими впечата вніями Выкрестовъ.

Волненіе понемногу улеглось, и я принимаюсь доканчивать начатые кроки. Внизу въ долинъ начинается движение; проснулась китайская деревушка, по улицамъ замелькали синія куртки китайцевъ. Вотъ изъ деревни, семеня ногами, быстрымъ шагомъ направляется по дорогв какой-то манза съ двумя коозинами на концахъ коромысла, положеннаго на одно плечо. Воть другой гонить передъ собою пару нагруженныхъ до самыхъ ушей осликовъ. На околиць деревни копошатся въ лужь нысколько черных китайскихь «чушекъ»... Мирной сельской жизнью дышить вся эта картина, приговтая утренними лучами жаркаго іюльскаго солнца. Но воть въ концъ долины изъ-за поворота дороги показывается нъсколько пъшихъ японцевъ. Ихъ появление сразу вноситъ новую нотку въ окружающую обстановку, нарушая мирную сельскую жизнь и напоминая грозную действительность. Бодрымъ шагомъ движутся по дорогв желтыя, одътыя въ «хакки» фигуры, направляясь къ убогой фанзушкъ, одиноко пріютившейся въ глухомъ отпадкв. Они подходять къ ней и разспрашивають о чемъто копошащатося во дворь китайца. Китаецъ машетъ руками. показывая куда-то по направленію нашихъ постовъ. Бодро одинъ за другимъ по едва замѣтной извилистой горной тропинкѣ потянулись японцы въ горы, мелькая межъ зеленыхъ кустовъ сѣро-желтыми «хакки». Они поднимаются на лѣсистый хребетъ, ограничивающій съ противоположной отъ насъ стороны лежащую подъ нами широкую долину. Теперь они находятся справа отъ насъ, на одной съ нами высотѣ, отдѣленные отъ насъ широкой, въ 1—1½ версты долиной. Сердце снова начинаетъ стучать въ груди, снова въ голову, гоня одна другую, быстро лѣзутъ безпокойныя мысли. . .

— Увидали! Смотрите, двое идутъ обратно — навърное предупредить своихъ, — слышу взволнованный шопотъ Выкрестова.

Два японца спускаются обратно по тропинкѣ въ долину; остальные размѣстились на гребнѣ, укрывшись въ кустахъ. Впившись глазами, слѣдимъ мы за двумя маленькими, бодро шагающими энергичными фигурками, стараясь не упустить изъ виду ни одного ихъ движенія, стремясь всѣмъ существомъ отгадать ихъ намѣренія. Вотъ они спустились въ долину и зашагали по дорогѣ. Они идутъ бодро, но не спѣша, изрѣдка видимо обмѣниваясь разговорами; вотъ одинъ свернулъ съ дороги и о чемъ-то разспрашиваетъ работающаго въ полѣ китайца; другой японецъ ожидаетъ товарища на дорогѣ.

— Нътъ, не видъли. Еслибъ замътили, посланные бы спъшили, а эти идутъ не спъша, — дълюсь я съ Выкрестовымъ наблюденьями, все еще не смъя върить въ успъхъ. Японцы скрываются за поворотомъ дороги, и въ долинъ наступаетъ прежняя мирная тишина. Солнце поднялось высоко; его отвъсные лучи жгутъ немилосердно. Во рту отъ волненія и жажды совсъмъ пересохло; отъ продолжительнаго неподвижнаго лежанія ломитъ въ костяхъ. Со стороны непріятеля все тихо. Японцы на посту, укрываясь отъ палящаго зноя, залъзли въ шалаши, — виднъется лишь, полуприкрытыя кустомъ, желтая фигурка часового. Я вынимаю часы.

— Который часъ? — спрашиваетъ шопотомъ Выкрестовъ.

- Скоро одиннадцать. Видно, сегодня не придуть.

- Ужасно обидно. Такъ удачно укрылись.
- Придется обождать до темноты, сейчасъ отходить нельзя, напрасно потери понесемъ...

Легкій шорохъ раздвигаемыхъ кустовъ и звукъ катящихся подъ гору камней прервали нашъ разговоръ. На обращенномъ въ сторону непріятеля склонѣ занятаго нами хребта, всего въ какихъ-нибудь тридцати шагахъ ниже насъ, въ кустахъ показывается фигура японца. Онъ появляется какъ-то сразу, точно выростаетъ изъ подъ-земли. Ясно, до мельчайшихъ подробностей, видно его молодое, смуглое, лишенное растительности лицо съ узкими черными глазами и широкимъ приплюснутымъ носомъ, фуражка съ сърымъ холщевымъ назатыльникомъ, желтые кожаные подсумки. Онъ стоитъ, раздвинувъ вътки, пытливо вглядываясь въ лежащую впереди его чащу кустовъ, быть можетъ, инстинктомъ чуя грядущую опасность.

Забывъ весь окружающій міръ, затаивъ дыханье, впились въ него глаза охотниковъ. Сердца громко стучатъ въ грудяхъ, нервные спазмы сжимаютъ горла, взоры блестятъ лихорадочнымъ блескомъ. Такъ тигръ, затаившись въ чащѣ джонглей, ждетъ бредущее на водопой стадо антилопъ.

Опять зашевелились кусты — и въ десяти шагахъ правъе перваго показывается второй японецъ; этотъ — немолодой уже, тучный, съ жесткими, точно обкусанными, усами. Осторожно раздвигая вътви, проницательнымъ взоромъ вглядываясь въ чащу кустовъ, японцы медленно подымаются къ намъ. Это, несомнънно, дозорные; за ними далъе слъдуетъ часть, идущая окончивать начатыя окопныя работы. Тихо, шагъ за шагомъ, японцы приближаются къ намъ; теперь ясно видны каждая складка изъ одежды, каждая пряжка ихъ аммуниціи. Всего нъсколько шаговъ отдъляютъ ихъ отъ насъ...

Но вотъ зоркій взглядъ молодого японца на мгновеніе скрещивается съ блестящимъ взоромъ пары горящихъ глазъ затаившагося въ чащъ врага. Внезапно судорога искажаетъ его лицо. Сжавшись какъ кошка, готовящаяся къ прыжку, онъ дълаетъ движенье броситься въ кусты. «Трахъ!» — ръзко

щелкаетъ одиночный выстрълъ, и, вскинувъ руки, японецъ, повернувшись на самомъ себъ, падаетъ навзничь. «Трахъ-трахъ!» гремятъ выстрълы, и другой, толстый япнецъ, повернувшій было назадъ, грузно, какъ куль овса, грохается о земь. Нъсколько охотниковъ выскакивають изъ засады и бросаются снимать оружіе и аммуницію съ убитыхъ. Внизу въ кустахъ слышится громкая отрывистая команда, и черезъ мгновенье раздается быстрая трескотня выстреловъ. Следовавшая за дозорными часть, разсыпавшись на склонь горы, открываеть по занятому нами гребню бъглый огонь. Стръляетъ по насъ съ сопки и находящійся тамъ непріятельскій постъ. Пули різко свищуть въ воздухв, звонко щелкають о груды щебня, срывають листья и вътки кустовъ. Нъсколько японцевъ, находящихся на хребть черезъ долину правъе насъ, открываютъ намъ во флангъ дальній огонь. Пренебрегая ими, мы сосредоточиваемъ весь огонь противъ залегшей ниже насъ на склонъ горы части, бышенымъ огнемъ стараясь задержать ее и дать время нашимъ смъльчакамъ снять съ убитыхъ оружіе, аммуницію, а главное, металлическія бирки, которыя каждый японскій солдать носить на шев и на которыхъ обозначена часть, гдв онъ служитъ.

— О-о-хъ!.. — раздается близъ меня глухой стонъ. Молодой казакъ-амурецъ Самсоновъ выронилъ винтовку и схватился объими руками за животъ; лицо его сразу посъръло, губы стали бълыя какъ бумага...

Японцы начинають наступать перебъжками. Все ближе и ближе въ чащъ кустовъ щелкають ихъ выстрълы. Аммуниція съ убитыхъ снята — пора отходить.

Мы отступаемъ, унося двухъ тяжело раненыхъ. Японцы, быстро занявъ оставленный нами гребень, преслъдуютъ насъ бътлымъ огнемъ. Пригнувшись, стараясь воспользоваться каждой складкой мъстности, каждымъ незначительнымъ закрытіемъ, отходимъ мы, и, обгоняя насъ, несутся, жужжа какъ рой пчелъ, пули. То и дъло ръзко разсъкаютъ онъ воздухъ... Поминутно спотыкаясь, обливаясь потомъ и тяжело дыша, нъ

сколько казаковъ несугъ тяжело раненаго вахмистра. Его широкое загорѣлое лицо со слипшимися на лбу волосами и всклокоченной русой бородой искажено страданіемъ. Крѣпко охвативъ рукою шею одного изъ несущихъ его казаковъ, онъ безпокойно мотаетъ головой и хрипло стонетъ.

- Не оставьте, братцы... Богъ вамъ поможетъ... Не бросайте... безпрестанно упавшимъ голосомъ умоляетъ онъ.
- Не бойсь, Иванъ Петровичъ, не бойсь! Гдв-жъ это видано своего бросить... успокаиваютъ его казаки и, задыхаясь, спвша и спотыкаясь, несутъ дальше, не обращая вниманія на то и двло разсвкающія воздухъ пули.

Медленно, опираясь на прикладъ винтовки и часто останавливаясь, пробирается между кустовъ раненый въ ногу подпоручикъ Выкрестовъ. Онъ мужественно отказывается отъ помощи предлагающихъ нести его охотниковъ. . .

«Трахъ-трахъ!» — гремятъ какъ-то особенно густо впереди насъ залпы оставленныхъ намъ въ прикрытіе сотенъ. Не сладко отъ этихъ залповъ становится, повидимому, японцамъ, — ихъ огонь слабъетъ, а затъмъ и прекращается совсъмъ.

Выбившіеся изъ силь, усталые и запыхавшіеся выходимъ мы на линію нашихъ постовъ. Насъ окружаютъ со всѣхъ сторонъ радостныя, сочувствующія лица. Каждый старается чѣмънибудь помочь, оказать вниманіе. Кто хлопочетъ доставить носилки для раненыхъ, кто тащитъ изъ колодца холодную воду. Поручикъ Смецкой поитъ ослабѣвшихъ раненыхъ изъ фляжки коньякомъ. Всѣ поздравляютъ съ успѣхомъ, разспрашиваютъ, опять поздравляютъ. Какъ радостно, тепло на сердцѣ отъ этихъ ласковыхъ, участливыхъ словъ, какими близкими, родными кажутся всѣ эти озабоченныя, загорѣлыя лица! . Счастливыми, веселыми глазами, точно очнувшись отъ тяжелаго кошмара, смотришь на нихъ, и безконечная радость, чисто животная радость — опасность-молъ далеко, самъ живъ, здоровъ и невредимъ — охватываетъ все существо и наполняетъ сердце безконечнымъ ликующимъ счастьемъ. . .

Бар. Петръ Врангель.

## Въ тылу у японцевъ во время боя при Шахэ\*)

I

Въ срединв сентября 1904 года рвшенъ былъ переходъ нашей арміи въ наступленіе; къ этому времени численность нашихъ силъ достигла 181.400 штыковъ, 12—14 тысячъ шашекъ и до 600 орудій. Мы занимали фронтъ въ 50 верстъ отъ Импань до Пхудзыянъ, и армія по фронту двлилась на двв группы — западную (генералъ Бильдерлингъ) и восточную (генералъ баронъ Штакельбергъ). Общій резервъ составляли два корпуса, подъ начальствомъ генерала барона Мейендорфа. Для охраны фланговъ назначались: праваго — отрядъ генерала Коссаговскаго, лвваго — генерала Ренненкампфа. Силы японскихъ трехъ армій исчислялись нашей главной квартирой въ 170.000 штыковъ, 6½ тысячъ сабель и 648 орудій. Фронтъ непріятельскихъ армій тянулся на 60 верстъ отъ Далинскаго перевала до Чесантунь.

Цѣлью наступленія ставилось разбить японцевъ въ районѣ между рр. Шахэ и Тайдзихэ и отрѣзать ихъ сообщенія на востокѣ и югѣ. Во исполненіе означенной цѣли восточный отрядъ

<sup>\*) «</sup>Историческій Въстникъ», ноябрь, 1909 г.

долженъ былъ оттъснить правый флангъ противника у деревни Бензиху и, наступая долиной ръки Тайдзихэ, дъйствовать въ тылъ непріятельскихъ позицій у Янтая; западный же, двигаясь вдоль жельзнодорожнаго пути и Мандаринской дороги, наступать на городъ Лаоянъ.

Къ означенному времени нашъ отрядъ генерала Ренненкампфа, въ составъ 13 батальоновъ, 26 орудій, 16 сотенъ, 4 конно-горныхъ орудій и саперной роты, располагался въ районъ деревень: Мадзядань — Убеньянуза — Сантунью. Послъ памятныхъ дней Лаояна мы продолжительное время стояли въ бездъйствіи, лишь изръдка предпринимая усиленныя рекогносцировки. Для насъ, казаковъ, испытавшихъ первый періодъ лихорадочной дъятельности передового летучаго отряда генерала Ренненкампфа, особенно монотонно и скучно тянулось время нашего продолжительнаго стоянія. Хотя и носились слухи о скоромъ переходъ нашихъ въ наступленіе, но этимъ слухамъ не придавалось особаго значенія; наше непрерывное отступленіе, отходъ назадъ, даже послів одержаннаго на всемъ фронть при Лаоянь успъха, невольно зарождали сомнънія въ намъреніи командующаго въ ближайшемъ будущемъ перейти къ активному образу дъйствій.

21 сентября всв части отряда получили приказаніе къ 6 часамъ вечера строиться у выхода дер. Убеньянуза для присутствія на имвющемъ быть отслуженнымъ молебствіи. Одновременно разнесся слухъ, что полученъ приказъ командующаго арміей о нашемъ предстоящемъ наступленіи; слухъ этотъ съ быстротою молніи облетвлъ отрядъ, вызвавъ всеобщее ликованіе... То, о чемъ мечталъ съ самаго начала войны каждый изъ насъ, то, чего ждалъ и что ежечасно призывалъ всвмъ сердцемъ, наконецъ наступило и возмездіе за все тяжелое и унизительное, пережитое нами за послъдніе восемь мъсяцевъ, казалось близкимъ. Несмотря на рядъ пережитыхъ невзгодъ и неудачъ, въра въ свои силы, въра въ непобъдимость нашей арміи не была поколеблена, и каждый изъ насъ смъло смотрълъ впередъ, твердо въря, что ему удастся отомстить за рядъ пере-

житыхъ униженій врагу. Собирались оживленныя группы, извъстіе обсуждалось на всь лады, составлялись всевозможные планы и предположенія...

Къ назначенному времени части отряда построились въ долинъ у выхода изъ деревни на скошенномъ гаоляновомъ полъ. Длинный рядъ сърыхъ солдатскихъ рубахъ какъ нельзя болъе гармонировалъ съ сърымъ тономъ вспаханной земли, едва выдълясь на фонъ съраго камня, тянувшагося вдоль скалистаго хребта. Заходящее солнце озаряло розовымъ свътомъ скалистые гребни горъ, играя послъдними косыми лучами на оружіи, бляхахъ аммуниціи, на парчевомъ покровъ поставленнаго среди поля аналоя. Подъ одиноко виднъвшимся среди поля скорченнымъ дубомъ стоялъ генералъ Ренненкампфъ со штабомъ; его плотная, крупная фигура съ красной шведской курткъ, съ Георгіемъ на шев и въ петлицъ, съ серебряной кавказской шашкой черезъ плечо, ръзко выдълялась среди прочихъ лицъ штаба. Начальникъ штаба внятнымъ, мягкимъ голосомъ читалъ приказъ:

«Болев семи месяцевь тому назадь врагь вероломно напаль на нась въ Портъ-Артуре ранев объявленія войны. Съ
техт поръ много подвиговъ соденно русскими войсками на суше и на море, которыми справедливо можетъ гордиться наша
родина, но врагь не только не поверженъ въ прахъ, но въ гордыне своей еще продолжаетъ помышлять о полной победе
надъ нами. . . » раздаются въ тихомъ вечернемъ воздухе начальныя слова приказа. Съ напряженными, сосредоточенными
лицами, стараясь не проронить ни одного слова, жадно ловя
каждый звукъ, слушаютъ все знаменательныя, отныне историческія слова, слова, обращенныя къ великой арміи ея вождемъ. Замерли, затаивъ дыханіе, точно окаменевъ, тысячи однообразно-серыхъ фигуръ, и лишь особый лихорадочный блескъ
въ напряженныхъ взглядахъ выдаетъ копошащіяся въ глубине душъ тысячи разнообразныхъ ощущеній. . .

Командующій упоминаетъ въ приказв о недостаточности до сего времени нашихъ силъ, о трудности сосредоточить въ

малое время на театрѣ военныхъ дѣйствій значительную армію, отдаетъ должное геройской оборонѣ войскъ, образцовому порядку при отступленіяхъ. . . «Я приказалъ вамъ отступать съ горестью въ сердцѣ, но съ непоколебимою вѣрою, что отступленіе наше на подходящія подкрѣпленія было необходимо для одержанія надъ врагомъ, когда наступитъ для сего время, рѣшительной побѣды. . .» Да, это такъ. Отступая шагъ за шагомъ, отдавая съ болью въ сердцѣ каждую пядь обагренной своей кровью земли, армія ни одной минуты не падала духомъ, твердо вѣря въ свою конечную побѣду, въ близкое возмездіе врагу. . . «Теперь настало уже желанное и давно ожидаемое всею армією время идти самимъ впередъ навстрѣчу врагу. Пришло для насъ время заставить японцевъ повиноваться нашей волѣ, ибо силы манчжурской арміи нынѣ достаточны для перехода въ наступленіе. . .»

Свершилось. Точно электрическій токъ пробъжаль по рядамъ войскъ. . Конецъ безконечнымъ отступленіямъ, когда, послѣ ужасныхъ, въ нѣсколько сутокъ, боевъ, гдѣ непріятель разбивался о стойкость и непоколебимое мужество нашихъ войскъ, мы отходили, оставляя врагу усѣянныя трупами нашихъ славныхъ товарищей позиціи, конецъ ужаснымъ, томительнымъ переходамъ по непролазной глинистой грязи дорогъ съ болью въ сердцѣ, съ тяжелымъ кошмаромъ униженія въ душѣ. . Близокъ часъ, когда врагъ сторицею расплатится за пережитыя униженія, когда воспаритъ вновь непобѣдимый доселѣ русскій орелъ. . .

«Державный Вождь Русской земли молится со всей Россією за насъ и благословляетъ насъ на новые самоотверженные подвиги. Подкръпленные этой молитвой, съ глубокимъ сознаніемъ выпавшей на насъ задачи, мы должны идти впередъ безтрепетно, съ твердою ръшимостью исполнить свой долгъ до конца, не щадя живота своего, и да будетъ надъ всъми нами воля Господня» — раздаются заключительныя слова приказа.

— На молитву. Шапки долой. . .

Начинается молебствіе.

Солнце почти скрылось за скалистымъ гребнемъ хребта. Закатъ охваченъ всъми цвътами зарева, начиная отъ огненно-краснато и кончая блъдно-розовымъ. Лиловыя тъни сползли въ долину. Въ воздухъ потянуло ночною свъжестью. Проникая въ сердца, несутся тихіе звуки церковнато пънія. Синей дымкой тянется кверху ароматный дымъ ладана. Столь часто слышанныя, подчасъ машинально повторяемыя, слова молитвы въ эту минуту пріобрътаютъ совсъмъ новое, особенное значеніе, и въ душъ каждаго изъ насъ растетъ и охватываетъ все существо давно не испытанное чувство безконечнаго умиленія. . .

Молебенъ кончился. Плавно пронеслись и растаяли въ тикомъ вечернемъ воздухъ послъднія слова молитвы...

— Накройсь. Смирно.

Отрывистымъ, нѣсколько хриплымъ, но громкимъ голосомъ генералъ Ренненкампфъ говоритъ съ войсками. Онъ поздравляетъ ихъ съ давно жданнымъ наступленіемъ, благодаритъ за усердную службу, выражаетъ увѣренность въ дальнѣшей доблести...

«Державному Вождю русской арміи Государю Императору кромкое русское ура...», кончаеть свою рвчь генераль.

«Ура! урра! ..» неудержимо, стихійно, будя эхо въ далекихъ поляхъ и отпадкахъ горъ, несется по долинв, и въ этомъ общемъ крикв тысячи грудей сливаются воедино, неразрывно соединяются чувства и помышленія всвхъ насъ.

«Командующему арміей генераль-адъютанту Куропаткину ура!» снова гремитъ голосъ генерала. И вновь, будя горное эхо и вспугивая укрывшихся на ночлегъ въ расщелинахъ скалъ птицъ, несется громкое, могучее ура, и кажется, что передъ этимъ громкимъ русскимъ ура не устоитъ и обратится вспять коварный и ненавистный врагъ...

22 сентября началось общее наступленіе частей восточнаго отряда. Отрядъ генерала Ренненкампфа началъ движеніе нѣсколькими колоннами правымъ берегомъ рѣки Тайдзихэ по направленію къ дер. Бенсиху. Для охраненія лѣваго фланга генерала Ренненкампфа былъ выдѣленъ отдѣльный конный отрядъ изъ трехъ аргунскихъ, двухъ нерчинскихъ сотенъ, охотничьей команды Срѣтенскаго полка и взвода конно-горной артиллеріи, подъ общимъ начальствомъ генералъ-майора Любавина. Генералъ Любавинъ долженъ былъ, переправившись черезъ р. Тайдзихэ у дер. Сандзядза, двигаться далѣе лѣвымъ берегомъ рѣки, согласуя свое движеніе съ наступленіемъ главныхъ силъ отряда генерала Ренненкампфа и наблюдая районъ къ югу и юго-встоку. Три сотни нашего 2-го Аргунскаго казачьяго полка вошли въ составъ коннаго отряда генерала Любавина, а я назначенъ былъ къ генералу ординарцемъ.

Мы выступили въ 7 часовъ утра и, двигаясь давно знакомыми мъстами, перешли въ этотъ день въ деревню Гаолиндзы, гдъ и остановились на ночлегъ. Въ дер. Гаолиндзы мы стояли довольно долго еще лътомъ и отошли отсюда послъ лаоянскихъ боевъ. Китайцы, особенно чуткіе къ перемънной фортунъ войны и неизмънно стоящіе на сторонъ сильнъйшаго, особенно подобострастно встръчали насъ, шумно выражая свои восторги и завъряя въ своей непреложной дружбъ. «Шанго капитана, та-таде капитана. Шибко знакома».

Переночевавъ въ дер. Гаолиндзы, мы на слѣдующій день достигли р. Тайдзихэ у дер. Сандзядза и здѣсь простояли до 25 сентября, давая подтянуться главнымъ силамъ отряда. 25-го, въ 8 часовъ утра мы переправились черезъ Тайдзихэ и, бросивъ на югъ и юго-востокъ серію разъѣздовъ, двинулись лѣвымъ берегомъ рѣки, поддерживая связь съ лѣвой колонной отряда генерала Ренненкампфа, наступавшей подъ начальствомъ генерала Петерева правымъ берегомъ рѣки изъ дер. Уянынь.

Мы двигались шагомъ, часто останавливаясь. Несмотря на то, что солнце уже давно встало, было сыро и холодно. Густой туманъ стоялъ надъ ръкой, стлался бълой пеленой по горнымъ долинамъ. Въ десяти шагахъ уже трудно было различить что-либо, конныя фигуры впереди идущихъ казаковъ расплывались, точно таяли въ этой молочной мглв. Отъ высланныхъ впередъ разъвздовъ сведений о присутствии непріятеля не поступало. Пройдя верстъ пять берегомъ ръки, дорога нъсколько сворачивала въ сторону, углубляясь въ долину. отдъленную отъ ръки тянущейся вдаль холмистой грядой. Къ одиннадцати часамъ туманъ постепенно разсвялся, и теперь ясно были видны черныя конныя фигуры следующихъ по сторонамъ колонны по гребню холмистой гряды нашихъ дозоровъ. По выощейся змей горной дорогь справа по три вытянулся нашъ отрядъ; мелко переступая по каменистой дорогъ, двигаются мохнатыя разномастныя забайкалки, неуклюжія и маленькія подъ крупными сврыми фигурами казаковъ. Кое-гдв пестрыотъ надъ колонной разноцвытные значки сотенныхъ командировъ. На правомъ берегу ръки все тихо...

Но вотъ, вдали рѣзко протрещали первые выстрѣлы, стукнувъ по нервамъ и заставивъ насторожиться каждаго человѣка... Перестрѣлка усиливается, отдѣльные выстрѣлы сливаются въ общую трескотню — видно, что тамъ, у генерала Петерева, завязывается дѣло. Мы ускоряемъ шагъ, дорога вновь поворачиваетъ къ рѣкѣ, и вскорѣ показываются быстро несущіяся, сверкающія воды Тайдзихъ. Впереди трещатъ выстрѣлы... Нерчинская сотня графа Келлера, развернувъ лаву, переправляется вбродъ къ виднѣющейся вдали деревушкѣ, подъ выстрѣлами занявшихъ на противоположному берегу скалистый гребень японцевъ. Колонна останавливается. Переправившись, сотня спѣшивается и, занявъ деревушку, завязываетъ съ японцами оживленную перестрѣлку. Изрѣдка излетныя пули долетаютъ до насъ, жалобно ноя въ воздухѣ, или гулко шелкаютъ въ мокрую глину размытаго откоса горы.

— Переправьтесь черезъ ръку и отыщите на томъ бере-

гу генерала Петерева. Доложите, что я здесь и заняль переправу, — приказываеть генераль Любавинь.

Толкаю коня и вмѣстѣ съ вѣстовымъ переправляюсь на противоположный берегъ; быстро несутся скорыя, но неглубокія воды рѣки, едва доходя до брюха лошади. Рѣзко просвистали въ воздухѣ нѣсколько пуль и звонко плюхнулись въ воду, взметнувъ блестящія брызги. Мы на правомъ берегу рѣки...

Японцы, занявъ высокій скалистый гребень, обстрѣливаютъ окраину деревни Уянынь, занятую нашими пѣхотными цѣпями. У маленькой полуразвалившейся кумирни расположился генералъ Петеревъ со штабомъ и въ бинокль слѣдитъ за ходомъ боя; я являюсь ему и передаю приказаніе.

— Повзжайте обратно, — приказываеть мнв генераль, — и попросите генерала Любавина поддержать меня артиллеріей; у японцевъ тамъ на гребнв окопы, и ихъ очень трудно выбить.

Поворачиваю лошадь и возвращаюсь къ генералу Любавину, который, выслушавъ мой докладъ, отдаетъ приказаніе орудіямъ открыть огонь. Быстро сворачиваютъ съ дороги орудія, вывъзжаютъ на скошенное гаоляновое поле и снимаются съ передковъ... «Первое», раздается команда. «Буухъ», громыхаетъ орудіе, и черезъ нѣсколько секундъ надъ занятымъ японцами скалистымъ гребнемъ вспыхиваетъ бѣлый дымокъ шрапнельнаго разрыва.

— «Второе». — «Буухъ-буухъ», гремятъ выстрълы...

Генералъ Любавинъ переправляется на правый берегъ рѣки и вмѣстѣ съ генераломъ Петеревымъ, стоя близъ кумирни, слѣдитъ за ходомъ боя. Наши пѣхотныя цѣпи перебѣжками наступаютъ по гаоляновому полю. По дорогѣ мимо насъ тянутся раненые. Вотъ четверо несутъ тяжело раненаго: загорѣлое молодое лицо его съ слипшимися на лбу желтыми волосами какъто посѣрѣло, онъ хрипло стонетъ, мотаетъ головой и отплевывается кровью. Вотъ двое другихъ ведутъ, поддерживая, ра-

ненаго товарища; разутая, съ засученными выше колвна шароварами, нога обмотана розовой марлей перевязочнаго пакетика. А вотъ легко раненый, — онъ идетъ одинъ, хромая и опираясь на прикладъ ружья; поровнявшись съ нами, онъ останавливается и тяжело переводитъ духъ; ему неудержимо хочется подълиться съ къмъ бы то ни было только что пережитыми сильными и непривычно-разнообразными впечатлъніями. «Ишь ты, какъ его жаритъ... — не обращаясь ни къ кому въ отдъльности, вслухъ произноситъ онъ: — да и больно неспособно по скошенному гаоляну-то идти...»

- Что, братъ, куда раненъ? спрашиваетъ кто-то изъ насъ.
- Вотъ туточки, ногу маленько попортило, отвъчаетъ раненый и, прихрамывая и опираясь на ружье, плетется по дорогъ далъе на перевязочный пунктъ.

Японцы не выдержали нашего огня и очистили перевалъ, тотчась же занятый нашими стрылками. Мы выважаемь вы деревню Уянынь. Китайцы въ самомъ началь дъла бъжали, захвативъ самое цвиное изъ имущества, и повсюду видны слвды поспъшнаго бъгства: настежь растворенныя ворота, брошенные среди дворовъ раскрытые ящики, кадки, корзины... По дорогь намъ продолжають попадаться раненые. Воть подъ конвоемъ казаковъ, на казенной двуколкъ, везутъ двухъ раненыхъ японцевъ, оставленныхъ своими на перевалъ; одинъ лежитъ неподвижно на днъ двуколки, повидимому, при послъднемъ издыханіи, другой, молодой, раненъ легко; этотъ сидитъ на краю двуколки, обхвативъ объими руками раненую ногу и, несмотря на сильную боль, видимо, кръпится и силится улыбнуться, скаля бълые, ровные зубы. На самомъ переваль, у дороги, стоитъ, поджавъ перебитую пулей ногу и понуро опустивъ голову, раненая лошадь; съдло и оголовье унесены японцами... Оставленные только что непріятелемъ окопы усвяны разстрълянными гильзами и обоймами. Группы солдатъ окружаютъ нъсколькихъ убитыхъ японцевъ, съ любопытствомъ разсматривая ихъ лица, аммуницію, одежду... Въ группахъ солдать оживленные разговоры.

- Ишь ты, маленькій, да черный какой...
- Тоже, поди, нашихъ немало перебилъ...

Оставивъ на перевалѣ двѣ роты, отрядъ располагается на ночлегъ въ деревнѣ Уянынь. Настроеніе у всѣхъ возбужденное, приподнятое, радостное. . Первый маленькій успѣхъ, первая удача подымаютъ духъ, вселяютъ увѣренность въ свои силы, заставляютъ непреложно вѣрить въ маши дальнѣйшіе близкіе успѣхи.

#### III

26-го съ разсвътомъ отрядъ генерала Ренненкамифа продолжалъ наступленіе по дорогъ Уянынь—Бенсиху, а нашъ конный отрядъ генерала Любавина, вновь переправившись черезъръку Тайдзихэ и выславъ разъвзды, тронулся лъвымъ берегомъ ръки къ деревнъ Бенсиху. Всъ ожидали, что Бенсиху занято значительными силами японцевъ, всъ ждали сегодня боя, а потому нервы у всъхъ были взвинчены, чувствовалась, какъ это всегда бываетъ передъ дъломъ, какая-то особенная, нъсколько повышенная возбужденность. Возбужденность всадниковъ передавалась лошадямъ, и, подбадриваемые ръзкою свъжестью сентябрьскаго утра, кони шли пофыркивая, скорымъ, широкимъ шагомъ.

У дер. Даюйну шедшая въ головномъ отрядъ нерчинская сотня князя Джандіери была встръчена выстрълами; сотня спъшилась и скоро выбила занимавшую эту деревню конную непріятельскую заставу. Мы продолжали движеніе. На правомъ берегу ръки завязалась перестрълка. Скоро къ трескотнъ ружей примъшалось гулкое буханье орудій; ясно было, что тамъ начинается крупное дъло. Вскоръ и впереди насъ затрещали выстрълы; отъ князя Джандіери прискакалъ казакъ съ

донесеніемъ, что высоты надъ деревней Даудиншань заняты ротою японцевъ. Высланныя на поддержку князя Джандіери двѣ сотни не могли выбить непріятеля изъ занимаемыхъ имъ оконовъ. Генералъ приказалъ орудіямъ открыть огонь. Громко прогудѣли первые выстрѣлы, отдаваясь эхомъ въ далекихъ горныхъ падяхъ, — не выдержали японцы и послѣ десятка выстрѣловъ очистили позицію. Спѣшенныя сотни сѣли на коней и, развернувъ лаву, перешли широкую долину у деревни Даудиншань и поднялись на оставленный японцами гребень. Опередивъ спускавшуюся въ долину колонну, поднялся и генералъ на высокую сопку холмистаго гребня. Представившаяся отсюда нашимъ взорамъ картина никогда не изгладится изъ моей памяти.

Мы стояли на высокомъ, холмистомъ, покрытомъ ръдкимъ кустарникомъ хребтв, тянувшемся далеко на юго-востокъ. У ногъ нашихъ впереди лежала широкая долина, дебуширующая въ овку Тайдзихэ. По этой долинв тянулась съ юга большая дорога, служившая коммуникаціонной линіей японцамъ. У выхода изъ долины на ръкъ виднълся построенный японцами на китайскихъ джонкахъ мостъ, служившій для сообщенія съ деревней Бенсиху, многочисленныя фанзы которой различались на правомъ берегу реки. Река Тайдзихэ въ этомъ месте образуеть излучину и правый, составляющій внутреннюю дугу этой излучины, берегь представляеть собою упирающійся въ рѣку почти неприступный скалистый горный хребетъ. Хребетъ тянется далеко на свверъ, и доминируя надъ нимъ, высится острый шпицъ неприступной сопки Лаутхалаза. По западному, обращенному къ дер. Бенсиху, склону хребта змъей вьется горная дорога, ведущая черезъ кругой, скалистый переваль въ деревню Уянынь, откуда наступають наши войска. Весь гребень по объ стороны перевала изрыть ясно видимыми отсюда занятыми японцами окопами. Такимъ образомъ мы, обогнувъ флангъ противника, оказались въ тылу непріятельскаго расположенія, на самой коммуникаціонной линіи японцевъ. Въ бинокль видны по ту сторону ръки расположенныя

за гребнемъ хребта близъ перевала два японскихъ орудія. Нѣсколько ниже на склонѣ горы, близъ ведущей на перевалъ дороги, стоятъ передки и зарядные ящики. По дорогѣ тутъ и тамъ мелькаютъ маленькія, черныя фигурки; быстро, бѣгомъ подымаются онѣ на перевалъ — это, вѣроятно, производится доставка въ передовыя цѣпи патроновъ изъ дер. Бенсиху. Въ этой деревнѣ, надо думать, расположены резервы японцевъ. А вотъ въ двухъ мѣстахъ видны спускающіяся по дорогѣ съ перевала нѣсколько черныхъ фигуръ вмѣстѣ — то несутъ раненыхъ. По всему занятому японцами гребню трещатъ ружейные выстрѣлы, изрѣдка прерываемые буханьемъ орудій, То тутъ, то тамъ подъ гребнемъ вспыхиваютъ бѣлыя облачка — это рвутся посылаемыя генераломъ Петеровымъ японцамъ шрапнели...

Пытавшіяся было спуститься въ долину наши сотни встрѣчены сильнымъ огнемъ японцевъ, занявшихъ правый берегъ рѣки, по обѣ стороны моста, и высоты надъ дер. Бенсиху. Мы спѣшиваемъ остни и открываемъ огонь, стараясь сбить прикрывающихъ переправу японцевъ. Артиллеріи приказано обстрѣлять цѣпи противника и деревню Бенсиху, гдѣ предполагаются резервы японцевъ. Едва выпущено нѣсколько выстрѣловъ изъ орудій, какъ густой столбъ дыма подымается надъ Бенсиху...

— Смотрите, смотрите, пожаръ, — говоритъ кто-то изъ насъ: — это на самомъ краю деревни, гдв ханшинный заводъ, я эти мъста хорошо помню. . .

Тамъ, навърное, ихъ склады... Это японцы сами запалили, чтобы намъ не досталось...

- Господа, какъ придемъ въ Бенсиху, приходите ко мнв вареники всть, я еще лвтомъ, какъ мы отсюда уходили, кувшинъ муки въ потайникъ запряталъ, японцы, навврное, не разыскали, весело приглашаетъ офицеровъ хорунжій Рышковъ.
- Ваше превосходительство, я вчера еще докладываль, снарядовь у насъ мало, подходить командирь взвода: сейчась только восемнадцать осталось...

— Экая обида. Видно, не успъли доставить... Я два раза писалъ, требовалъ, — говоритъ генералъ. Онъ не можетъ скрыть свою досаду. — Чортъ побери. Теперь бы только стрълять — все тутъ разнести въ пухъ и прахъ можно... Ну, да чтожъ дълать, жаръте послъдніе восемнадцать...

Близокъ локоть, да не укусишь. До слезъ обидно видъть свое безсиліе, оставаться здъсь, не имъя возможности воспользоваться всеми выгодами своего исключительно благопріятнаго положенія. Последніе восемнадцать снарядовъ выпушены, и артиллерія остается мертвымъ грузомъ, обузой, лишь ственяющей отрядъ. Генераль приказываетъ орудіямъ, подъ прикрытіемъ одной сотни, отправляться назадъ въ деревню Уянынь, гдв и оставаться впредь до пополненія снарядами \*). Изъ оставшихся четырехъ сотенъ нашего отряда одна выслана для разведки на югъ и юго-востокъ, одна оставлена въ прикрытіе коноводамъ и, такимъ образомъ, боевая сила отряда, при условіи, что у насъ взводы 7—8-ряднаго состава. менве 150 винтовокъ. Конечно, какихъ-либо активныхъ дъйствій мы при этихъ условіяхъ предпринимать не можемъ... Японцамъ не до насъ. Атакованные съ фронта генераломъ Ренненкампфомъ, они напрягаютъ всв усилія удержать за собою занятыя ими позиціи. Лъвая колонна отряда ген. Ренненкампфа, подъ начальствомъ ген. Петерева, у дер. Ходигоу завязала ожесточенный бой; на поддержку ей командиръ 3-го корпуса изъ дер. Каотайдзы выдвинуль два батальона съ 6 горными орудіями. Отвлеченные въ эту сторону, японцы пока оставляють насъ въ поков, и хотя наше присутствіе у нихъ въ тылу и должно ихъ безпокоить, ограничиваются тымь, что выставляють противъ насъ заслонъ изъ двухъ ротъ, занявшихъ правый берегъ ръки у переправы и завязавшихъ съ нами оживленную перестрваку. Такимъ образомъ, все значение нашего отряда сводится къ наблюдательной, чисто пассивной роли. Отъ на-

<sup>\*)</sup> По причинамъ, оставшимся миъ неизвъстными, орудія такъ и не вернулись къ намъ до конца боя.

шихъ разъвздовъ получены свъдънія, что имъ удалось въ ньсколькихъ пунктахъ порвать непріятельскій телеграфъ.

— Повзжайте въ Уянынь, разыщите генерала Ренненкампфа и доложите о томъ, что происходитъ здъсь, — приказываетъ мнъ генералъ Любавинъ: — просите генерала прислать сюда хоть батальонъ съ двумя орудіями, — съ этими силами Бенсиху можно взять сегодня же. . . У меня же всего и полутораста винтовокъ нътъ, съ этимъ и удержаться здъсь будетъ трудно, если японцы вздумаютъ насъ прогнать. . .

Скорви, скорви... Не можеть быть, чтобы генераль не даль подкрыпленій, а тогда Бенсиху наше... У японцевь тамь силы совсымь незначительныя, иначе они не оставили бы нась свободно сидыть у себя въ тылу... Подкрыпленія къ нимъ также подойдуть не скоро — телеграфь всюду порвань...

Такія мысли быстро проносятся у меня въ головь, когда, пригнувшись къ шев моего коня, широкимъ наметомъ, по выющейся у самой воды дорогь, я скачу въ деревню Уянынь, Мнъ надо пройти около 7 верстъ и, желая сберечь время и силы коня, я выбраль кратчайшую дорогу по самому берегу ръки... «Дззыть...» ръзко разсъкая вздухъ, просвистала пуля. «Дззыть-дззыть», еще и еще... Японцы съ противоположнаго берега увидали меня и, въроятно, овшивъ по крупной фигуръ моего коня, что скачетъ офицеръ, можетъ быть, съ важнымъ порученіємъ, открыли по мив одиночный огонь. «Убьють или еще хуже смертельно ранять, свалишься и останешься лежать здвсь, и никому и въ голову не придетъ искать по этой дорогв... Да и донесеніе не дойдеть...» мелькають въ головь безпокойныя мысли. Но поворачивать на другую дорогу поздно, да и стыдно какъ-то передъ самимъ собою; толкаю коня и несусь далве, стараясь возможно скорве выйти изъ обстрвливаемаго пространства. Ръже и ръже свищутъ пули, и вскоръ я вив выстреловъ...

Не довзжая деревни Уянынь, переправляюсь вбродъ и вду разыскивать генерала Ренненкампфа. На правомъ берегу рвки оживленное движение: по дорогъ вдутъ ординарцы, несутъ раненыхъ. У подошвы хребта, нѣсколько въ сторонѣ отъ дороги, на гаоляновомъ полѣ расположился какой-то батальонъ; ружья составлены въ козлы, люди отдыхаютъ, сидя или лежа на землѣ. У впадающаго въ Тайдзихъ горнаго ручья близъ группы изъ нѣсколькихъ скорченныхъ старыхъ дубовъ виднѣется значокъ Краснаго Креста — тамъ расположился перевязочный пунктъ. Впереди по всему хребту, не умолкая, слышится трескотня ружей, бухаютъ орудія, тутъ и тамъ вспыхиваютъ дымки шрапнельныхъ разрывовъ...

На вершинь отдыльной сопки, подъ деревомъ, сидитъ генералъ Ренненкампфъ со штабомъ, слъдя за ходомъ боя. Выслушавъ мой докладъ и просьбу генерала Любавина о подкръпленіяхъ, генералъ Ренненкампфъ грустно разводитъ руками:

— Ничего сдълать не могу... Ни одного человъка отсюда на аввый берегъ Тайдзихэ безъ разрвшенія переправить теперь не могу. Буду телеграфировать объ этомъ и просить разрвшенія начальства. Пока пусть генералъ Любавинъ держится до последней крайности, охраняя нашъ флангъ и ведя разведку. Скажите генералу, что я прошу доносить возможно чаще о томъ, что делается у японцевъ...

Сажусь на коня и ѣду обратоо, на этотъ разъ уже выбираю болѣе дальную, безопасную дорогу. Къ чему теперь спѣшить? Я знаю, что меня тамъ ждутъ съ вѣрою въ поддержку, что тамъ считаютъ минуты, когда могутъ подойти подкрѣпленія, я сознаю, что отвѣтъ, который я везу, будетъ для всѣхъ горькимъ, неожиданнымъ разочарованіемъ, и я невольно оттягиваю тяжелую минуту.

Вотъ и деревня Даудиншань. Черезъ долину, въ небольшомъ отпадкъ, стоятъ наши коноводы. Тутъ же близъ дороги расположился и перевязочный пунктъ; раненыхъ въ данную минуту нътъ. . . Фельдшеръ кипятитъ въ котелкъ воду, докторъ отдыхаетъ, сидя съ папироской въ зубахъ, поджавши ноги, на землъ. У самой дороги лежитъ на спинъ, накрытый сърою шинелью, трупъ убитаго казака; изъ-подъ шинели торчатъ лишь ноги въ стоптанныхъ, порыжълыхъ казачьихъ «ичикахъ».

— Удивительный случай, — обращается ко мнв докторь: — первый разъ за всю мою практику... Излетная пуля ударила въ лввую половину груди, въ область сердца, и даже не разрушила наружные покровы — всего небольшой кровоподтекъ, а человъкъ мертвъ...

Онъ откидываетъ съ убитаго шинель, отворачиваетъ рубаху и показываетъ мнв рану — маленькій, съ серебряный пятачокъ, кровоподтекъ подъ самымъ лѣвымъ соскомъ. Несчастный, посланный куда-то съ донесеніемъ, желая сократить разстояніе, сунулся, как и я сегодня, по элосчастной береговой дорогв и былъ убитъ дальней излетной пулей. Я вглядываюсь въ него: смерть, повидимому, послъдовала мгновенно, и молодое безусое лицо съ полуоткрытыми глазами не выражаетъ никакого страданія; оно спокойно, какъ у безмятежно заснувшаго человъка, и лишь побълъвшія губы, да неподвижная оконченьлость тѣла показываютъ, что здѣсь лежитъ бездыханный трупъ.

Генераль Любавинъ спокойно выслушиваеть мой докладъ.

— Японцы пока насъ оставляють въ поков, но на ночь намъ, ввроятно, придется отойти, — говоритъ генералъ: — позиція здвсь плохая, люди и лошади съ утра не вли... Повзжайте къ генералу Ренненкампфу и передайте, что я прошу разрвшенія на ночь отойти на 5 верстъ назадъ, въ деревню Даюйну.

Поворачиваю коня и въ третій разъ сегодня возвращаюсь въ Уянынь. Солнце склонилось къ закату, въ воздухв потянуло вечерней свъжестью. День близится къ концу, и бой продолжается, не давая намъ, повидимому, существеннаго успъха. Издали прислушиваюсь къ безпрерывной трескотнъ ружей и глухимъ выстръламъ орудій, тщетно надъясь догадаться по нимъ о томъ, что совершается тамъ, на правомъ берегу ръки.

У въвзда въ Уянынь встрвчаю генерала Ренненкампфа; онъ верхомъ возвращается со штабомъ съ передовыхъ пози-

цій. Генераль разрышаеть отойти на ночь нашему отряду въ деревню Даюйну съ тымь, чтобы до разсвыта мы выдвинулись вновь на сегодняшнія мыста.

Усталый конь мой идеть льниво, мнь приходится его безпрерывно подталкивать; я спышу до полной темноты достигнуть генерала Любавина. Солнце скрылось за горы, закать быстро бльдньеть и темныя ты ползуть по небосклону. Одна за другою загораются далекія бльдныя звызды. Густой тумань подымается надъ рыкой и стелется по долинамь, охватывая вась пронизывающей холодной сыростью. Перестрылка постепенно стихаеть, орудійныхь выстрыловь почти не слышно, и послыднія шрапнели вспыхивають на небы, какъ фейерверки, красными, яркими огоньками...

Въ полной темнотъ нашъ конный отрядъ достигаетъ деревни Даюйну, гдъ и располагается на ночлегъ.

Длившійся у генерала Ренненкампфа цвлый день бой окончился безрезультатно, и въ рукахъ противниковъ остались всв перевалы и наиболе возвышенныя господствующія надъ местностью, сопки. Упорная оборона японцами занятыхъ ими позицій и нашъ неуспехъ 26 сентября заставляли насъ действовать особенно осмотрительно, а полное отсутствіе мало-мальски сносныхъ картъ не позволяло двигаться дале, не обрекогносцировавши впереди лежащую местность. Въ силу этихъ соображеній начальникъ восточнаго отряда решилъ 27-го числа отряду оставаться на занятыхъ местахъ и этотъ день употребить на рекогносцировку непріятельскихъ передовыхъ позицій, съ целью выяснить подступы и обходные пути къ нимъ.

## IV

Задолго до разсвъта поднялся 27 сентября нашъ конный отрядъ и двинулся для занятія вновь оставленныхъ наканунъ позицій. Ночью отъ нашихъ разъвздовъ были получены свъдьнія, что къ непріятелю въ Бенсиху подошли значительныя

подкрвпленія \*), и являлось опасеніе, что сегодня непріятель постарается насъ оттвснить. Однако мы достигли безпрепятственно деревни Даудиншань и, никвмъ не тревожимые, заняли оставленныя наканунв позиціи. Повидимому, подошедшія ночью къ непріятелю подкрвпленія были еще не настоль значительны, чтобы позволить противнику, не ослабляя себя съ фронта, предпринять противъ насъ активныя двйствія и воспрепятствовать намъ угрожать его флангу и тылу. Ввра въ успвхъ еще не покидала насъ, и надежда въ подкрвпленія все еще жила въ нашихъ сердиахъ. . .

Бавдный разсвыть медленно наступаль. Рызкая предразсвътная свъжесть пронизывала насквозь, зубъ не попадалъ на зубъ, мы продрогли до костей и съ нетерпъніемъ ждали первыхъ лучей солнца. Вскоръ наши передовыя цъпи завязали съ охранявшими мость на Тайдзихэ японцами редкую перестрелку. На той сторонъ ръки, у генерала Ренненкампфа, тоже завязалось дело... Постепенно окончательно разсвело, потянуль вътерокъ, и стоявшій надъ водою густой пеленой бълый туманъ медленно разсвялся. Мы вновь увидали лежащую подъ нами широкую долину, мость на рекв, мелькавшія вдали крыши деревни Бенсиху, высокій скалистый, занятый японцами, хребетъ... Въ расположении противника за ночь произошли коекакія переміны: кромі заміченных нами накануні двухъ орудій, японцы поставили сегодня еще четыре, нъсколько съвернве Бенсиху, за хребтомъ близъ дороги на Хуанлинскій переваль; вскорь къ трескотнь ружей и ръдкому буханью орудій примъшалось, издали напоминающее шумъ швейной машинки, стуканье пулеметовъ — все показывало, что ночью противникъ значительно усилилъ оборону своихъ позицій.

О замъченныхъ у непріятеля перемънахъ генераль Любавинъ тотчасъ же донесъ генералу Ренненкампфу. Такъ какъ по видимымъ отсюда разрывамъ посылаемыхъ генераломъ Реннен-

<sup>\*)</sup> Въ эту ночь въ Бенсиху прибыли 3 батальона и 1 горная батарея 12-й дивизіи Шамимуры,

кампфомъ японцамъ шрапнелей видно было, что всѣ усилія его артиллеріи нашупать батарен противника оставались тщетными, генералъ Любавинъ приказалъ мнѣ нанести кроки непріятельскихъ позицій, съ обозначеніемъ расположенія видимыхъ отсюда орудій, и доставить ихъ генералу Ренненкампфу, дабы по нимъ могла оріентироваться его артиллерія.

Взявъ двухъ казаковъ, я поползъ на высокую выдающуюся мысомъ въ рѣку, скалистую сопку, откуда особенно хорошо долженъ былъ быть виденъ противоположный, занятый японцами, берегъ рѣки. Оставаясь второй день въ тылу непріятеля, имъ совсѣмъ не тревожимые, мы настолько освоились съ этимъ положеніемъ, что подчасъ забывали всякую осторожность. Желая скорѣе достигнуть вершины сопки, мы шли по выощейся по самому гребню кряжа горной тропинкѣ, нисколько не скрываясь, совсѣмъ забывъ, что находимся на разстояніи ружейнаго выстрѣла отъ японцевъ. Наше нахальство не замедлило быть наказаннымъ; выцѣливъ насъ хорошенько, нѣсколько японцевъ даютъ залпъ... Я слышу близко, надъ самымъ ухомъ, зловѣщій свистъ, точно разсѣкли воздухъ бичомъ, и идущій со мною рядомъ казакъ вскрикнулъ, хватается за щеку и сразу присѣдаетъ. Я также бросаюсь ничкомъ на землю.

— Что, братъ, раненъ? — освъдомляюсь я.

Тотъ отымаетъ отъ лица руку, крови нѣтъ, но черезъ всю щеку идетъ кровяно-красный рубецъ...

— Пустяки, контузило; дешево отдълался, — утъшаю я и, наученные хорошимъ урокомъ, мы подымаемся далѣе уже осторожно, скрываясь кустами, мъстами полэкомъ.

Вотъ и вершина горы. Укрывшись въ кустахъ, лежа на земль, я смотрю въ бинокль. На ясной синевъ неба ръзко выдъляется зубчатый гребень занятаго японцами хребта; какъ на ладони видны на склонъ непріятельскія орудія и ниже ихъ отъъхавшіе передки. У подошвы хребта, въ долинъ маленькой ръчки, впадающей въ Тайдзихъ и протекающей черезъ деревню Бенсиху, видны расположившіяся на берегу двъ роты — это

резервы. Я быстро заношу кроки. Одинъ изъ казаковъ проситъ у меня бинокль и, пока я рисую, наблюдаетъ за японцами.

— Ваше высокоблагородіе, глядите — вонъ тамъ на сопкѣ много ихъ видно, — указываетъ она на рѣзко выдѣляющуюся острую сопку Лаутхалаза, командующую надъ всею окружающей мѣстностью. Я беру бинокль и смотрю въ указанномъ направленіи: отъ остраго шпиля сопки потянулся на западъ пологій гребень съ вьющейся по немъ дорогой, ведущей зигзагами на вершину горы. Черной змѣйкой вытянулась по дорогѣ, подымаясь въ гору, колонна японцевъ, — за дальностью разстоянія трудно опредѣлить, сколько ихъ здѣсь, — я думаю, не менѣе батальона. . .

Кроки окончено, мы спускаемся съ горы къ генералу Любавину, и я, свъ на коня, везу кроки генералу Ренненкампфу, въ деревню Уянынь.

Шестой ужъ разъ за эти два дня приходится мнѣ проѣзжать семь верстъ, раздѣляющія деревни Даудиншань и Уянынь. Конь мой успѣлъ хорошо изучить эту дорогу и идетъ увѣренно широкой, размашистой рысью... Вотъ и деревня Уянынь. У переправы, по эту сторону рѣки, видны какіе-то люди. Подъѣзжаю ближе и ясно различаю сѣрыя фигуры нашихъ стрѣлковъ.

«Неужели подкръпленія? Слава Богу. Наконецъ-то... Еще не поздно; успъхъ еще можетъ быть на нашей сторонъ...» Но меня ждетъ горькое разочарованіе. Стрълки оказываются изъ отряда полковника Дружинина, высланнаго наканунъ вечеромъ на лъвый берегъ Тайдзихэ... лишь для охраны переправы у Уяныня...

Переправляюсь черезъ рвку и вду отыскивать генерала Ренненкампфа. Вскорв замвчаю группу офицерскихъ лошадей; генералъ Ренненкампфъ со штабомъ, оставивъ коней въ долинв, поднялся на сопки на позицію. Слезаю съ коня и, отославъ въстового съ лошадьми въ Уянынь, подымаюсь въ гору. Около часу приходится мнв лезть на сопку по едва видимой, мъстами почти теряющейся, козьей тропъ. Солнце поднялось высоко,

лучи его съ яснаго безоблачнаго неба падають почти отвъсно и жгутъ, какъ въ іюль. Я обрываюсь, скольжу, падаю и обливаюсь потомъ. . . Наконецъ и вершина горы. Генералъ, окруженный офицерами штаба, лежа на травъ, разсматриваетъ карту, слушая объясненія начальника 71-й пъхотной дивизіи генерала Экка.

— Благодарю васъ, — выслушавъ меня, говоритъ генералъ: — эти кроки очень пригодятся. Отнесите ихъ, пожалуйста, генералу хану Аліеву, начальнику артиллеріи. Вы найдете его тамъ, въ долинь, у батареи, къ свверу отъ деревни Уянынь.

Едва переводя духъ, снова иду, скользя, срываясь и обливаясь потомъ, на этотъ разъ уже подъ гору. Въ долинѣ, къ сѣверу отъ деревни Уянынь, у подошвы высокой скалистой сопки, среди скошеннаго гаоляноваго поля, расположилась батарея; она прекрасно маскирована снопами гаоляна и ее издали совсѣмъ не видно. Въ сторонѣ отъ дороги, ведущей изъ деревни Уянынь въ деревню Іогоу, за группою изъ нѣсколькихъ фанзъ, стоятъ отъѣхавшіе передки. Начальникъ артиллеріи генералъ ханъ Аліевъ съ вершины скалистой сопки за батареей управляетъ посредствомъ телефона огнемъ артиллеріи. Японцы, обнаруживъ, повидимому, несмотря на прекрасную маскировку, наши орудія, жестоко обстрѣливаютъ ближайшую площадь долины артиллерійскимъ огнемъ; то и дѣло вокругъ батареи гудятъ и рвутся ихъ снаряды, визжитъ, разсѣкая воздухъ и взбивая пыль на гаоляновомъ полѣ, шрапнель.

Лихо работаютъ наши артиллеристы подъ огнемъ противника; безпрестанно бухаютъ наши орудія, посылая японцамъ шрапнель, разрывы которой ясно обозначаются вспыхивающими бълыми облачками дыма надъ занятымъ японцами хребтомъ...

Я передаю начальнику артиллеріи сдівланныя мною кроки, и генераль, переговоривь по телефону съ командиромь батареи, приказываеть мнів отнести эти кроки на батарею. Спускаюсь съ сопки и, выждавь минуту, когда японскій огонь на мгновеніе ослабіваеть, спішу перейти отдівляющее меня оть нашихъ орудій открытое пространство. Артиллерійскіе ровики хотя и прикрываютъ прислугу отъ губительнаго огня японцевъ, но все же за эти дни батарея понесла крупныя потери, и большая часть офицеровъ и нижнихъ чиновъ выбыла изъ строя; раненый командиръ батареи, съ подвязанной рукой, встрвчаетъ меня очень любезно.

— Ну, теперь мы зададимъ имъ перцу, а то жарятъ чортъ ихъ знаетъ откуда. . . — весело говоритъ онъ.

Я едва успъваю передать ему кроки и сказать нъсколько словъ, какъ японцы вновь усиливаютъ огонь. Ръзко гудя, несется, приближаясь къ намъ, снарядъ. — «Попадетъ или ньть?» быстро прорызываеть мозгь жуткая мысль. Съ сухимъ, яснымъ звукомъ рвется снарядъ, и, разсъкая воздухъ, визжитъ шрапнель, заставляя меня инстинктивно зажмуриться... «Не попали... Слава Богу, всв цвлы...» — вырывается облегченный вздохъ, но снова несется снарядъ, и снова тяжелое чувство ожиданія чего-то неизвізстнаго и страшнаго заставляетъ усиленно биться сердце... Японцы выпустили очередь. — «Первое», раздается команда, и, ярко сверкнувъ и заставивъ вздрогнуть тяжелое твло орудія, гремить выстрвль, и черезъ нъсколько секундъ надъ занятымъ японцами хребтомъ вспыхиваетъ бълое круглое облачко.—«Второе».—И снова гремитъ выстрълъ, и несется снарядъ, внося смерть и страданіе тамъ, гдъ, укрывшись въ высокихъ скалахъ, засълъ маленькій неприступный врагъ...

Мои кроки приносять пользу: наша артиллерія скоро нащупываєть батарею противника. Не сладко приходится, повидимому, японцамъ, ихъ артиллерійскій огонь постепенно слабветъ, и наши орудія получають возможность перенести огонь на сопку Лаутхалаза, которую въ это время атакуеть со стороны деревни Каотайдзы сосвдній 3-й корпусъ.

Я направляюсь пвшкомъ въ Уянынь, гдв ждетъ меня моя лошадь. Въ ожиданіи меня мой въстовой раздобыль гдв-то кипятку и угощаетъ меня чаемъ съ сухарями. Я съ утра ничего не влъ и съ удовольствіемъ выпиваю двв кружки ароматной вла-

ги. По дорогъ, со стороны деревни Каотайдзы, ъдетъ верхомъ стрълковый офицеръ съ двумя нижними чинами; онъ подъвзжаетъ ко мнъ и представляется:

— Поручикъ фонъ-Лангъ, развѣдчикъ при третьемъ корпусѣ. Вы изъ отряда генерала Любавина? Но, что у васъ тамъ дѣлается?

Я предлагаю поручику кружку чая и разсказываю то, что видвлъ за последніе дни.

— Вы не повърите, какъ это обидно. . . — говорить фонъ-Лангъ: — я сейчасъ изъ Каотайдзы, изъ третьяго корпуса, мы атакуемъ сопку Лаутхалаза, ту самую сопку, къ которой вы видъли подходящія японскія подкрыпленія. Эта сопка, командующая надъ всею мъстностью, еще вчера была свободна отъ непріятеля; на нее поднимался офицеръ изъ нашего штаба съ двумя казаками. Несмотря на очевидное свое значеніе, сопка не была занята нами, не была использована ни какъ опорный, ни какъ наблюдательный пунктъ. Японцы скоро спохватились — къ вечеру я наблюдаль уже, какъ человъкъ двадцать ихъ рыли тамъ окопы, о чемъ и донесъ командиру корпуса. Однако донесенію моему не придали значенія — Лаутхалаза нами не занималась, и мы продолжали спокойно стоять подъ нею бивакомъ, точь-въ-точь какъ на мирныхъ маневрахъ. Сегодня ночью наша охотничья команда выбила японцевъ и заняла сопку, но къ утру, никъмъ не поддержанная и не имъя патроновъ, должна была отойти... Теперь же для занятія Лаутхалазы и полка будеть мало. И здесь опоздали. . . — грустно заканчиваеть свой разсказъ фонъ-Лангъ.

Я прощаюсь съ нимъ и вду назадъ къ генералу Любавину. Жгучее чувство горечи, вызванное только что слышаннымъ разсказомъ очевидца, охватываетъ меня. Впервые за эти дни я чувствую ввру въ наши силы поколебленной, я начинаю сомнвваться въ нашемъ непреложномъ успвхв. Второй день длится бой, не давая намъ успвха, второй день мы, пренебрегая всвми преимуществами нашего исключительно благопріятнаго положенія, упорно пытаемся взять въ лобъ неприступныя позиціи противника. Минувшею ночью къ Бенсиху подошли подкрвпленія японцевъ, сегодня ночью непріятель, несомнівню, усилится еще и, можетъ быть, завтра роли перемівнятся. «И здісь опоздали», вспоминаются мнів только что слышанныя слова.

У генерала Любавина я нахожу все безъ перемѣнъ. Отрядъ занимаетъ у деревни Даудиншань тѣ же позиціи, оставаясь попрежнему въ пассивной роли наблюдателя. Передовыя цѣпи вяло перестрѣливаются съ японцами, охраняющими мостъ на рѣкѣ. На ночь генералъ Любавинъ собирается, какъ и вчера, отойти въ Даюйну съ тѣмъ, чтобы съ разсвѣтомъ вновь занять позиціи у деревни Даудиншань. Мнѣ приказано опять отправляться въ Уянынь къ генералу Ренненкампфу, доложить о дѣйствіяхъ на сегодняшній день нашего коннаго отряда; въ Уянынѣ я долженъ оставаться на ночь съ тѣмъ, чтобы съ разсвѣтомъ доставить на позицію къ деревнѣ Даудиншань патроны, въ которыхъ начинаетъ ощущаться недостатокъ.

Я прівзжаю въ Уянынь уже въ полную темноту и являюсь генералу Ренненкампфу, последній предлагаєть мне переночевать въ занимаємой имъ и его штабомъ фанзе. Поужинавъ любезно предложенной мне генераломъ колодной курицей и чаемъ съ сухарями, я располагаюсь на кане на ночлегъ. Большинство офицеровъ штаба уже спитъ, вытянувшись рядомъ на широкомъ кане, накрывшись кто буркой, кто офицерской шинелью. Не спитъ лишь генералъ Ренненкампфъ и его начальникъ штаба; склонившись надъ разложенной на столе картой, освещенной вставленнымъ въ бутылку огаркомъ, генералъ диктуетъ какія-то приказанія. Долго еще сквозь сонъ доносится до меня его отрывистый характерный голосъ.

V

Въ 5 часовъ мы уже на ногахъ; на 28-е приказано восточному отряду атаковать рядъ переваловъ, занятыхъ противникомъ, и генералъ спъшитъ на позиціи. Мы садимся пить чай,

когда въ дверяхъ показывается широко улыбающаяся фигура въстового генерала, Якова.

— Ваше превосходительство, японца плѣннаго привели, — радостно докладываетъ Яковъ.

Мы выходимъ во дворъ. Два стрълка привели плъннаго японца; маленькій, безусый, почти мальчикъ, японецъ кажется особенно тщедушнымъ по сравненію съ крупными фигурами стрыковъ. Онъ безъ фуражки, въ аккуратномъ черномъ суконномъ мундиръ, ноги обуты въ легкія гетры; вокругъ пояса обмотана тонкая бечевка, конецъ которой держить одинъ изъ стрълковъ: «чтобы не убъжалъ», добродушно поясняетъ конвойный. Японецъ, видимо, робетъ, безпрестанно кланяется всьмъ корпусомъ, держа руки вытянутыми вдоль тъла, и бормочетъ что-то непонятное... Желая ободрить плъннаго, генералъ ласково похлопываетъ его по плечу и предлагаетъ рядъ вопросовъ черезъ китайца-переводчика. Японецъ по-китайски знаетъ лишь немногимъ больше нашего; намъ удается узнать, что ночью, идя въ секретъ, онъ сорвался съ сопки и сильно разбился, пролежавъ безъ памяти до утра, когда былъ подобранъ нашими стрълками. О количествъ и расположении своихъ войскъ онъ ничего не знаетъ.

Оставивъ японца подъ карауломъ и приказавъ накормить, генералъ со штабомъ отправляется на позиціи, а я съ тремя казаками и двумя мулами подъ патронными выоками вду къ генералу Любавину.

Генералъ Любавинъ занимаетъ старыя позиціи у деревни Даудиншань; я нахожу его близъ коноводовъ пьющимъ съ нѣсколькими офицерами чай. Въ маленькой, глухой падинкѣ, гдѣ укрылись коноводы, разложенъ костеръ изъ сухого гаоляна; въ большомъ металлическомъ чайникѣ, подвѣшенномъ надъ огнемъ, кипитъ вода. Вокругъ костра, въ разнообразныхъ позахъ, человѣкъ пять офицеровъ пьютъ чай изъ эмальированныхъ металлическихъ кружекъ, закусывая черными сухарями. За ночь японцы, повидимому, еще укрѣпили свои позиціи. На высокой сопкѣ къ югу отъ Бенсиху съ нашего наблюдательнаго поста

замвчены работающіе люди, — ввроятно, роются окопы, можеть быть, устанавливаются орудія.

Ну, сегодня японцы насъ здѣсь въ покоѣ не оставятъ,
 основательно замѣчаетъ кто-то изъ офицеровъ.

На правомъ берегу ръки слышна сильная орудійная канонада — это начинается артиллерійская подготовка назначенной къ 12 часамъ дня общей атаки восточнаго отряда. Въ 9 часовъ получается отъ генерала Ренненкампфа извъстіе, что на поддержку насъ направляется генералъ Самсоновъ съ девятью сотнями сибирскихъ казаковъ и четырьмя орудіями. Какъ это ни кажется страннымъ, извъстіе о подкръпленіяхъ встръчается всъми безъ особой радости; то, что вчера еще вызвало бы всеобщее ликованіе, сегодня принимается довольно безразлично; всъ знаютъ, что японцы за эти дни усилились, что отнынъ Бенсиху не столь беззащитна, какъ два дня тому назадъ, когда мы пришли сюда впервые, всъ чувствуютъ, что благопріятный моментъ уже упущенъ \*).

Вскорѣ отъ генерала Самсонова пріѣзжаетъ казакъ съ донесеніемъ; сообщая о своемъ подходѣ, генералъ Самсоновъ проситъ выслать ему навстрѣчу офицера, хорошо знакомаго съ мѣстностью. Генералъ Любавинъ назначаетъ меня. Ђду по направленію деревни Уянынь, откуда подходитъ генералъ Самсоновъ, и въ долинѣ, у деревни Даюйну, встрѣчаю его отрядъ; спѣшенныя сотни стоятъ близъ дороги; небольшая группа офицеровъ окружаетъ высокаго, плотнаго есаула, безъ фуражки, съ обвязанной марлей головой. Оказывается, что назначенный въ проводники къ генералу Самсонову казакъ сбился съ пути и повелъ отрядъ береговой, обстрѣливаемой японцами, дорогой. Едва головная сотня вошла въ обстрѣливаемое пространство,

<sup>\*)</sup> Генералъ Ренненкамифъ еще 26-го сентября просилъ генерала Иванова (командира 3-го корпуса) смѣнить часть своихъ силъ войсками 3-го корпуса, дабы самому поддержать генерала Любавина на лѣвомъ берегу р. Тайдзихэ. Генералъ Ивановъ не призналъ возможнымъ исполнить эту просьбу.

какъ японцы съ противоположнаго берега открыли горячую стръльбу, и одинъ офицеръ, два казака и нъсколько лошадей были ранены. Генералъ Самсоновъ, свернулъ съ дороги и спъшивъ отрядъ, самъ со штабомъ поднялся на высокую сопку, дабы осмотръть окружающую мъстность. Я являюсь генералу, который подоробно разспрашиваетъ меня о положеніи отряда генерала Любавина и о свъдъніяхъ, имъющихся у насъ о японцахъ. Красивая, спокойная фигура генерала и пріятный голосъ располагаютъ къ себъ. Въ предлагаемыхъ генераломъ вопросахъ чувствуется спокойная обдуманность, видно желаніе всесторонне освътить каждый фактъ.

Пройдя вдоль хребта на перевалъ и убъдившись въ невозможности для тяжелыхъ полевыхъ орудій двигаться далье, генераль ръшаетъ: артиллеріи оставаться здъсь, на переваль, казакамъ же, кромъ одной сотни, оставленной въ прикрытіе орудій, двигаться впередъ на усиленіе отряда ген. Любавина. Выбранная артиллерійская позиція очень удобна; отсюда представляется рядъ видимыхъ цълей, является возможнымъ обстръливать на значительномъ протяженіи занятый японцами хребетъ, мостъ на Тайдзихъ и самую деревню Бенсиху, до которой около 6 верстъ. Начальникъ артиллеріи выражаетъ сомнъніе въ возможности поднять орудія на перевалъ.

- Ничего, попробуемъ, только разръшите, ваше превосходительство, проситъ есаулъ Егоровъ, молодой офицеръ, причисленный къ генеральному штабу и состоящій при генераль.
- Ну, братцы, постарайтесь. Ей, дубинушка, ухнемъ! весело подбадриваетъ казаковъ Егоровъ, самъ впрягшись въ орудіе, и менѣе чѣмъ черезъ 10 минутъ орудія на веревкахъ втянуты на гору.

Подкрыпленный подошедшими сибирцами, генераль Любавинь дылаеть попытку продвинуться впередь; онь встрычень бышенымь огнемь японцевь, прикрывающихь мость на рыкь. Два японскихь орудія, установленныхь сегодня ночью на высоты къ югу отъ Бенсиху, поддерживають свои передовыя

части, осыпая казаковъ шрапнелью. Нѣсколько снарядовъ попадаютъ въ коноводовъ. Генералъ Любавинъ принужденъ отойти назадъ, занявъ хребетъ къ югу отъ деревни Дайдиншань. Японцы, перейдя въ наступленіе, преслѣдуютъ его и, переправившись черезъ рѣку, занимаютъ оставленныя казаками прежнія позиціи.

Я съ остальными офицерами штаба генерала Самсонова нахожусь при немъ на артиллерійской позиціи, откуда наши орудія ведуть безпрерывную стрівльбу по занятымъ японцами высотамъ на правомъ берегу ръки. Замътивъ переправляющуюся черезъ ръку колонну японцевъ, артиллерія переноситъ свой огонь на мостъ. «Буухъ-бууухъ» гремятъ орудія, и черезъ секунду почти одновременно вспыхиваютъ подъ мостомъ два бълыхъ круглыхъ облачка разорвавшихся шрапнелей... Быстро, бъгомъ двигаются по мосту маленькія черныя фигурки, — точно муравьи бъгутъ по стебельку травы, быстро перебъгаютъ онв открытое пространство, спвша скрыться за острымъ скалистымъ мысомъ. Вотъ одна шрапнель разорвалась надъ самымъ мостомъ, въ бинокль видно, какъ на мгновеніе маленькія черныя фигурки столкнулись и смышались, но тотчась же въ полномъ порядкъ быстро побъжали далъе и одна за другой скрылись за уступомъ горы.

На правомъ берегу рѣки артиллерійская стрѣльба достигла своего апогея; орудія гремять безпрерывно, грохоть выстрѣловъ подчасъ сливается въ общій раскатъ — начинается атака японскихъ позицій. Прямо противъ насъ, на противоположномъ берегу рѣки, высится занятая японцами сопка. Въ бинокль ясно можно различить вѣнчающіе ея гребень непріятельскіе окопы. У подножія сопки видны наступающія перебѣжками наши пѣхотныя цѣпи. Быстро карабкаются въ гору маленькія, сѣрыя фигурки стрѣлковъ, осыпаемыя сверху, изъ занятыхъ японцами окоповъ, градомъ пуль. Все выше и выше ползутъ онѣ, цѣпляясь за каждый кустъ, за каждый выступъ камня... Однѣ падаютъ и остаются лежать сѣрымъ пятномъ на желтомъ, песчанистомъ склонѣ горы, другія лѣзутъ дальше, скользятъ, об-

рываются и падають, встають и льзуть вновь, все выше и выше, подъ градомъ несущихся имъ навстръчу пуль...

Быстро пристрълявшись, наши два орудія открываютъ бъглый огонь по занятымъ японцами окопамъ. Одинъ за другимъ гремятъ выстрълы, и бълыя облачка безпрестанно вспыхиваютъ надъ вершиной сопки; въ бинокль ясно видно, какъ шрапнель, осыпая окопы, взбиваетъ съро-желтую пыль. Одинъ за другимъ рвутся надъ сопкою наши снаряды, но, несмотря на жестокій огонь, японцы держатся отчаянно, кръпко засъвъ въ окопахъ, ни на мгновеніе не прекращая бъшеный огонь.

Выше и выше ползуть маленькія сърыя фигурки нашихъ молодцовъ, — теперь онъ уже совсьмъ близко отъ вершины горы, настолько близко, что наша артиллерія должна, изъ опасенія поражать своихъ, прекратить огонь. Залегши за небольшой каменистой грядой, наши стрълки готовятся къ послъднему удару; одинъ за другимъ подползаютъ отставшіе, накопляясь маленькими группами за разбросанными по склону горы камнями. Японцы, высунувшись по поясъ изъ окоповъ, поражаютъ нашихъ почти отвъснымъ огнемъ.

Забывъ весь окружающій міръ, съ захватывающимъ, неизъяснимымъ чувствомъ, не имѣя силъ оторвать биноклей отъ глазъ, слѣдимъ мы за геройской борьбой на противоположномъ берегу рѣки. Всѣ взоры впились въ одну маленькую скалистую вершину, гдѣ горсть нашихъ храбрецовъ ведетъ послѣднюю ожесточенную борьбу, борьбу между жизнью и смертью. Всѣмъ существомъ въ эту минуту переносишься туда, до боли страдая въ безсиліи имъ помочь.

Оправившись и собравшись съ силами, стрълки бросаются, чтобы нанести послъдній ударъ. Сперва изъ-за камня выскакиваетъ одна сърая фигурка — это офицеръ, — видно, какъ блещетъ обнаженная шашка, затъмъ сразу цълая горсть фигуръ, спъша и обгоняя другъ друга, бросается въ гору, быстро ползетъ на вершину сопки. . Отъ волненія бинокль трясется въ рукахъ, въ глазахъ что-то мелькаетъ и рябитъ. . . Выстрълы японцевъ сливаются въ одинъ общій непрерывный трескъ. . .

Но что это? Маленькія сврыя фигуры сразу остановились... Офицера впереди уже нвтъ, на томъ мвств, гдв онъ находился, виднвется лишь маленькое неподвижное сврое пятнышко на желтомъ склонв горы... и вдругъ сразу сврыя фигурки повернули и быстро побъжали внизъ, спвша и обгоняя другъ друга. Одна, другая, третья падаютъ и остаются лежать неподвижно, и скоро по всему склону горы остаются неподвижныя, сврыя пятнышки. Наша атака отбита...

Бой на правомъ берегу ръки постепенно замираетъ. Сумерки медленно спускаются на землю, и на темнъющемъ небосводъ одна за другой загораются далекія звъзды. Послъднія шрапнели изръдка вспыхиваютъ яркими фейерверками на темномъ фонъ неба. Кое-гдъ еще слышна ружейная трескотня...

Мы оставляемъ съ генераломъ перевалъ и спускаемся къ деревнъ Даюйну, чтобы поужинать и выспаться нъсколько часовъ.

Несмотря на выдающуюся доблесть войскъ восточнаго отряда, атака 28-го сентября не увънчались успъхомъ; выбить японцевъ съ переваловъ не удалось. Генералъ Штакельбергъ отдаетъ приказаніе въ 4 часа атаку возобновить \*).

## VI.

Подкръпленные нъсколькими часами сна, мы въ два часа ночи уже находимся на нашей артиллерійской позиціи Насъ охватываетъ темнота холодной осенней ночи. Милліарды звъздъ

<sup>\*)</sup> Поздиње приказаніе это было отмѣнено. Тѣмъ не менѣе, части отряда генерала Ренненкампфа атаковали въ ночь съ 28-го на 29-е рядъ переваловъ къ ю.-з. отъ деревни Ходигоу, гдѣ и имѣли частичный успѣхъ. У насъ говорили, что приказаніе объ отмѣнѣ назначенной въ 4 часа ночи атаки было сообщено ген. Ренненкампфу тогда, когда части его отряда были двинуты уже въ атаку. Не знаю, насколько эти слухи были справедливы.

слабо мерцають на темномъ, далекомъ небосводь. Длившаяся всю ночь горячая перестрълка теперь смолкла, и все тихо по ту сторону ръки. Изръдка стукнетъ вдали одиночный выстрълъ, и снова все погрузится въ прежнюю глубокую тишину...

Но вотъ, въ ночной мглѣ рѣзко грянулъ близкій ружейный выстрѣлъ. Еще и еще... И сразу безпокойно загремѣла ружейная трескотня, часто застукали пулеметы... Звукъ выстрѣловъ слился въ одинъ общій безпрерывный трескъ... И вдругъ страшный, отчаянный крикъ пронесся въ темнотѣ и, постепенно растя и возвышаясь, заполнилъ собою тишину ночи.

— Атака, — вслухъ замѣчаетъ кто-то изъ насъ. Многіе снимаютъ фуражки и крестятся. Молча, напряженно вглядываясь въ ночную мглу, слушаемъ мы, стараясь догадаться о томъ, что происходитъ тамъ — впереди насъ. Тамъ трещатъ выстрѣлы, стукаютъ пулеметы, и, покрывая все, несется крикъ «ура», неудержимый, стихійный и страшный. . . И слышатся въ этомъ крикъ и вопль отчаянія, и торжествующій кликъ побѣды, и предсмертный страдальческій стонъ. . .

И подобно тому, какъ родился и выросъ въ темнотѣ ночи этотъ стихійный, ужасный крикъ, такъ и умираетъ онъ, слабъя и тая. Проносятся послъдніе раскаты и отдаются эхомъ въ далекихъ долинахъ горъ... Умолкаетъ безпокойная стукотня пулеметовъ... Ружейная перестрълка слабъетъ... Атака кончена. Чъмъ завершилась она? Удалось ли намъ занять неприступные, скалистые гребни, геройски обороняемые храбрымъ врагомъ, или, усъявъ склоны горъ тълами нашихъ павшихъ храбрецовъ, мы отошли, разбитые и усталые, дабы собраться со свъжими силами для новой борьбы? Безмолвная ночная тишина не даетъ намъ отвъта...

Въ 6 часовъ утра отъ генерала Ренненкампфа получается донесеніе, что атака частей его отряда имѣла лишь частичный успѣхъ; удалось занять лишь нѣсколько сопокъ и между прочимъ ту, геройскую атаку которой нашими стрѣлками мы наблюдали вчера.

Бледный разсветь медленно наступаеть. Потянуль легкій ветерокь, и густой белый тумань, стоявшій надъ рекою, разсвялся. На противоположномь берегу реки, у подножія высокой сопки, виднеются какія-то сомкнутыя пехотныя части. Вершина сопки занята сегодня ночью нами, и въ бинокль ясно видны роющіяся за гребнемъ серыя фигуры нашихъ стрелковъ. Весь склонь горы усеянъ телами раненыхъ и убитыхъ, павшихъ въ сегодняшнемъ ночномъ деле. Одни лежатъ неподвижно, другіе, приподнявшись, въ разнообразныхъ позахъ, ожидаютъ помощи. Въ несколькихъ местахъ видны спускающіяся по склону группы людей — несутъ раненыхъ. А вотъ надъ распростертымъ теломъ наклонилась серая фигурка съ едва видимой отсюда беленькой полоской на рукаве — это фельдшеръ перевязываетъ раненаго...

Впереди насъ, со стороны Бенсиху, гремитъ орудійный выстрѣлъ. Гудя, приближается къ намъ снарядъ. Ближе и ближе... Не долетѣвъ до нашихъ орудій, снарядъ ударяется въземлю, поднявъ столбъ чернаго, густого дыма...

— Шимоза... Пристръливаются къ нашей батарев, — замвчаетъ старшій адъютантъ штаба дивизіи, подполковникъ Посоховъ. Опять впереди гремитъ выстрълъ, и перелетввшій снарядъ падаетъ за батареей, недалеко отъ стоящихъ подъ переваломъ передковъ. Японцы быстро пристръливаются и открываютъ стръльбу по нашимъ орудіямъ залпами. Одинъ за другимъ рвутся надъ переваломъ ихъ снаряды, пока еще не поражая нашихъ артиллеристовъ. Мы отвъчаемъ, посылая шрапнель за шрапнелью...

Отъ высланныхъ на югъ нашихъ разъвздовъ начинаютъ поступать одно за другимъ донесенія, что замвчены значительныя подкрвпленія, подходящія къ противнику со стороны Сихеяна \*). Скоро выясняєтся и сила этихъ подкрвпленій — около бригады. Генералъ Любавинъ, твснимый съ фронта и угро-

 <sup>\*)</sup> То подходила изъ Чаотао конная бригада японскаго принца Канина.

жаемый съ фланга, медленно отходитъ. Японцы вскорв занимаютъ оставленный имъ гребень. Ихъ артиллерія, поддерживавшая наступленіе противъ генерала Любавина и временно прекратившая обстрвливаніе нашихъ орудій, вновь переноситъ свой огонь на нашу батарею... Сразу нъсколько снарядовъ рвутся надъ переваломъ... Замѣтивъ отходъ генерала Любавина, рѣшаетъ отойти и генералъ Самсоновъ. Быстро, но безъ суеты, подбѣгаютъ казаки къ орудіямъ и на веревкахъ начинаютъ спускать ихъ съ перевала. Нѣсколько облачковъ дыма вспыхиваютъ надъ батареей, рѣзко разсѣкая воздухъ и взбивая сухую землю, свиститъ шрапнель, но казаки, не торопясь, продолжаютъ свое дѣло. Стоя на перевалѣ, генералъ Самсоновъ отдаетъ приказанія...

На правомъ берегу ръки бой достигъ крайнаго напряженія. Выстрълы гремятъ безпрерывно, бълыя облачка шрапнельныхъ разрывовъ безпрестанно вспыхивають надъ гребнемъ. Неоднократныя яростныя атаки отряда генерала Ренненкампфа отбиты съ громадными потерями, лишь крайнему л'ввому флангу его удается сильно продвинуться берегомъ ръки впередъ. Отходъ нашего коннаго отряда ставить атакующія части въ крайне тяжелое положение, давая возможность подошедшимъ японскимъ подкръпленіямъ поражать съ лъваго берега р. Тайдзихэ войска генерала Ренненкампфа не только съ фланга, но и съ тыла \*). Генералъ Ренненкампфъ долженъ оставить занятыя съ боя позиціи и также отходить. Цепи, занимающія гребень высокой сопки на берегу ръки, отходятъ, и въ бинокль ясно видно, какъ сразу склонъ сопки покрывается спускающимися фигурками; быстро, быстро сбъгаютъ эти фигурки, оставляя за собою рядъ неподвижныхъ пятенъ — твлъ раненыхъ и убитыхъ товарищей. Японцы провожаютъ ихъ ожесточенной, безпорядочной стръльбой...

<sup>\*)</sup> Насколько отходъ коннаго отряда вызывался обстановкой, ръшить окончательно трудно. Могу лишь констатировать, что отрядъ отошелъ, понеся лишь самыя ничтожныя потери...

Орудія спущены съ перевала, взяты на передки, и мы рысью отходимъ. Нъсколько снарядовъ падаютъ позади насъ на дорогъ, не причинивъ намъ вреда. Отойдя версты на 3 за деревню Сягоусяндзы, орудія снимаются съ передковъ и, расположившись среди гаоляноваго поля, открываютъ стръльбу, обстръливая гребень, откуда мы недавно отошли и гдъ теперь виднъются пъхотныя цъпи противниковъ.

Со стороны деревни Уянынь подъвзжаетъ группа всадниковъ. Впереди виднвется характерная плотная фигура ген. Ренненкампфа на крупномъ гнвдомъ конв; сзади слвдуютъ офицеры его штаба. Подъвхавъ къ батарев, ген. Ренненкампфъ спвшивается и, отойдя въ сторону съ генераломъ Самсоновымъ, съ нимъ долго о чемъ-то совъщается. Офицеры штаба ожидаютъ, расположившись поодаль. Мы молчимъ, мы боимся признаться въ ужасной истинв, но въ глубинв души каждый изъ насъ уже сознаетъ, что всв надежды разбиты, что это есть начало конца, что двло окончательно проиграно...

Японцы довольствуются тымь, что заняли вновь потерянныя ночью позиціи и, оттіснивъ нашъ конный отрядъ, обезпечили свой флангъ и тылъ; они остаются противъ генерала Ренненкамифа на занятыхъ ими высотахъ. Истощенные рядомъ предшествовавшихъ атакъ, мы отказываемся отъ наступательнаго образа дъйствій и переходимъ къ оборонь. Оба противника остаются другь противъ друга, ведя горячую орудійную и ружейную перестрълку. Въ 5 часовъ вечера генералъ Самсоновъ ръшаетъ отойти къ деревнъ Улунсунь, гдъ и оставаться для прикрытія переправы черезъ р. Тайдзихэ, противъ деревни Уянынь. Небо заволакивается тучами, начинаетъ покрапывать мелкій дождь. Деревня Улунсунь, маленькая и бъдная, всего изъ трехъ-четырехъ фанзъ, совсъмъ разорена и покинута жителями. Я помъщаюсь съ нъкоторыми офицерами штаба генерала Самсонова въ ветхой полуразрушенной фанзушкъ. Отказавшись отъ ужина, я устраиваюсь на канъ, положивъ подъ голову съдельную подушку и накрывшись съ головой буркой. На душь тяжело и грустно, хочется забыться, уйти, хоть ненадолго, отъ тяжелой, ужасной дъйствительности. Но, несмотря на усталось, мнъ не удается заснуть: въ фанзъ холодно и сыро, вътеръ дуетъ сквозь многочисленныя дыры въ оклеивающей окна бумагъ, безпрестанно входятъ и выходятъ съ приказаніями ординарцы. Въ два часа ночи насъ поднимаютъ. Выдвинутое положеніе восточнаго отряда внушаетъ опасенія, и намъ приказано на 30-е сентября отходить на одну высоту съ западнымъ отрядомъ, который долженъ держаться на ръкъ Шахэ. Генералу Самсонову приказано, двигаясь горной дорогой на деревни Іогоу-Чанхуанзай, въ долину Сандзядза, прикрывать отступленіе лъваго фланга восточнаго отряда.

### VII.

Въ полной темнотъ мы выходимъ на дворъ и, съвъ на коней, трогаемся по построенному черезъ Тайдзихэ отрядомъ полковника Дружинина мосту, къ деревнъ Іогоу. Небо заволокло черными тучами, съетъ мелкій осенній дождь, ни зги не видно. Темные конные силуэты казаковъ едва обрисовываются въ темнотъ. Мы двигаемся молча, слышно лишь чавканье копыть по глинистой грязи размокшей дороги. У маленькой кумирни близъ деревни Іогоу мы останавливаемся и долго ждемъ чего-то, стоя на дорогъ. Въ темнотъ мимо насъ бредутъ какіято тъни...

- Какой части? спрашиваетъ кто-то изъ насъ.
- Читинскаго полка... Раненые... Куда полкъ-то нашъ ушелъ?.. Отбились мы... доносится изъ темноты, и тъни исчезаютъ, расплываясь въ ночной мглъ...

Наконецъ трогаемся далве. Блвдный сврый разсввтъ медленно наступаетъ; дождь продолжаетъ моросить, и въ предразсввтной дождливой мглв всв окрестные предметы кажутся какими-то сврыми. По обв стороны дороги бредутъ отсталые и раненые. . . На скошенномъ гаоляновомъ полв, въ томъ мвств,

гдв находился перевязочный пункть, виднвются какія-то сврыя фигуры. Ихъ много, нвсколько соть, по обв стороны дороги. Накрытые намокшими сврыми шинелями, лежать рядами, на размокшей, глинистой землв тяжело раненые; другіе, въ разнообразныхь позахъ, сидять понуро на землв подъ мелкимь, свющимь, какъ сквозь сито, дождемъ. Всюду виднвются изъ-подъ намокшихъ шинелей обмотанныя бвлой марлей головы, забинтованныя руки, ноги... То тутъ, то тамъ раздаются тяжелые стоны, безсвязный страдальческій бредъ...

Къ генералу Самсонову подходитъ офицеръ въ сопровожденіи доктора.

— Ваше превосходительство. Здѣсь четыреста раненыхъ, — не могли вывезти... Прикажите казакамъ взять, иначе придется бросить... — обращается къ генералу дрожащимъ отъ волненія голосомъ офицеръ...

У самой дороги, на плоскомъ камив сидитъ раненый молодой солдатъ. Бледное, изстрадавшееся лицо, безсильно опущенныя вдоль тела руки, вся поза выражаютъ полный упадокъ силъ; вытянутая нога съ засученными выше колена шароварами обмотана широкимъ марлевымъ бинтомъ. Раненый слышалъ просьбу офицера. Сколько безмолвной мольбы, сколько отчаянія во взглядь, которымъ онъ въ ожиданіи рокового ответа смотритъ на генерала. «Неужели откажетъ? . . Неужели бросятъ здесь — отдадутъ японцамъ? . .» читаю я въ его широко открытыхъ, полныхъ страданія, мольбы и отчаянія глазахъ. . .

Генералъ останавливаетъ колонну и отдаетъ приказаніе не двигаться далве, пока всв раненые, до одного, не будутъ взяты. Мы спвшиваемъ шесть сотенъ сибирцевъ; раненыхъ болве легко сажаютъ на коней, другихъ казаки несутъ. Далеко по дорогв вытягивается нашъ печальный кортежъ. Медленно, шагъ за шагомъ, подъ мелкимъ, часто свющимъ дождемъ трогаемся мы въ путь. Громко чавкая по глинистой грязи дороги, понуро идутъ кони подъ неуклюжими сврыми фигурами раненыхъ стрвлковъ; подоткнувъ полы шинелей, бредутъ по грязи, неся

тяжело-раненыхъ, казаки. Люди идутъ молча, слышатся лишь чавканье копытъ, да тяжелые стоны раненыхъ. . .

Неизъяснимо-грустное чувство обиды охватываетъ насъ. Сердце сжимается бользненной горечью униженія, слезы навертываются на глаза, сдавливаютъ горло... Конецъ надеждамъ. Конецъ радужнымъ, свътлымъ мечтамъ. Мы опять отступаемъ...

Дъло подъ Шахэ было проиграно. Блестяще задуманная операція не удалась. Мы потеряли до 44.000 человъкъ, изъкоихъ на долю Восточнаго отряда пришлось 14.000. Кого винить въ постигшей насъ неудачъ? Кто виноватъ въ томъ, что побъда, столь близкая отъ насъ, ускользнула изъ нашихърукъ? На это дастъ правдивый отвътъ исторія...

Баронъ Петръ Врангель.



Посять боя подъ Каушеномъ 6/19 августа 1914 г. Ротмистръ Баронъ П. Н. Врангель на захваченномъ конной атакой его эскадрона орудін противника.

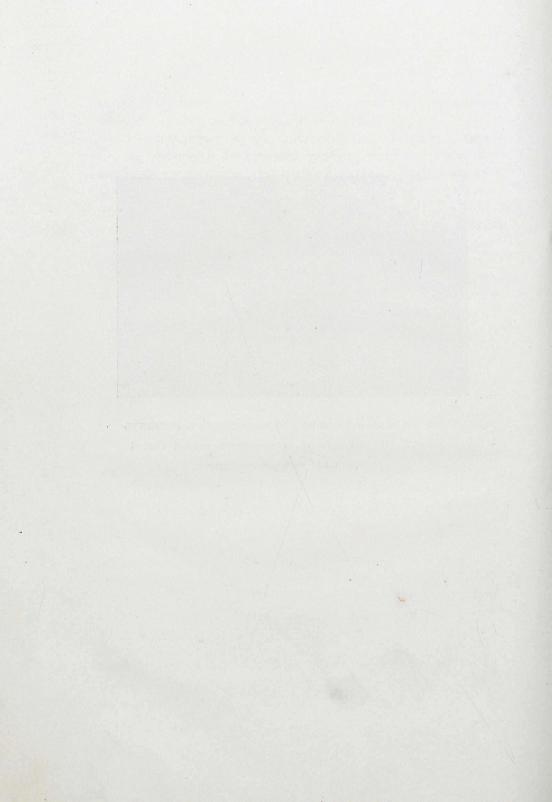

# Каушенскій бой

Послѣ окончанія Русско-Японской войны, Петръ Николаевичъ Врангель, произведенный за отличіе въ чинъ штабсъротмистра, былъ переведенъ въ 55-й Финляндскій драгунскій полкъ и одновременно прикомандированъ Л. Гв. къ Конному полку, въ которомъ онъ до войны отбывалъ воинскую повинность.

Онъ поступилъ въ академію генеральнаго штаба и будучи на старшемъ курсѣ академіи былъ переведенъ Государемъ Императоромъ на Благовѣщеніе, въ день полкового праздника, въ свой родной полкъ.

По окончаніи дополнительнаго курса академіи онъ рѣшилъ не переходить въ генеральный штабъ и остаться въ строю. «Я не гожусь въ офицеры генеральнаго штаба«, пояснилъ онъ — «ихъ задача совѣтовать начальникамъ и мириться съ тѣмъ, что совѣть не примутъ. Я же слишкомъ люблю проводить въ жизнь собственное миѣніе».

Такимъ образомъ Врангель остался въ строю и въ 1912 году принялъ въ командованіе 3-й эскадронъ.

Всей душой, иначе онъ не могъ, онъ отдается этому дѣлу. Всѣ помыслы, всѣ стремленія направлены къ тому, чтобы сдѣлать изъ эскадрона настоящую боевую единицу. Война заста-

ла его въ этой должности. Во глав в своего эскадрона онъ съ полкомъ отправился на восточно-прусскую границу.

Штабъ полка расположился въ имвніи Шукли. Аванпосты по ріжів Ширвинків, по самой границів. Ежедневно перестрівлки и стычки. Врангель въ восторгів: «Это жизнь, а тамъ въ казармахъ было прозябаніе», повторяеть онъ все время и своимъ настроеніемъ еще больше поднимаеть и безъ того приподнятое общее настроеніе.

3-го августа \*) 1914 года гвардейская кавалерія переходить границу; 4-го, совм'ястно съ другими частями, полкъ съ боя занимаетъ городъ Пилькаленъ, ворвавшись въ него лавой. Нъмцы оказываютъ сопротивленіе на противоположной окраннъ города. 3-й эскадронъ обходнымъ движеніемъ заставляетъ ихъ отступить. 5-го полкъ въ авангардъ и беретъ городъ Мальвишкенъ. На ночь онъ занимаетъ сторожевое охраненіе. Это уже наканунъ Каушенскаго боя. Ночь тревожная. Наши дозоры и разъвзды всюду наталкиваются на противника. Мы знаемъ, что вдоль желъзной дороги наша пъхота ведетъ бой. Чувствуется, что надвигается дъло и для насъ. . .

На утро гвардейская кавалерія продолжаєть движеніе. Кавалергарды въ авангардѣ нашей дивизіи, мы, стянувшись послѣ ихъ прохода — въ тылу колонны. Тихо. Почти не продвигаемся. Выстрѣловъ не слышно. Впечатлѣніе такое, что мы ночью ошибались, боя не будетъ. Настолько, что около полудня мы вспоминаемъ, что сегодня годовой день смерти нашего товарища флигель-адъютанта полковника графа Нирода, и рѣшаемъ, что вечеромъ отслужимъ панихиду. Не думали, не гадали, что въ этотъ вечеръ придется служить панихиду еще и по многимъ изъ насъ...

Между тымъ вторая гвардейская кавалерійская дивизія уже втянулась въ бой, а нашъ авангардъ-кавалергарды, у Крау-пишкенъ, подъ командой своего пылкаго командира князя Долгорукова, что называется, мертвой хваткой вувпились въ

<sup>\*)</sup> Всъ даты по старому стилю.

врага и, несмотря на свою малочисленность, его оттвенили. Втянулась въ бой и наша конная батарея подъ начальствомъ князя Эристова, удачно состязаясь съ артиллеріей противника. Мъткость огня нашей батареи была поразительная. Но противникъ, сбитый было съ толку яростнымъ наступленіемъ кавалергардовъ и отошедшій подъ ихъ натискомъ, пришелъ въ себя и, пользуясь своими превосходными силами, перешелъ въ наступленіе и, въ свою очередь, сталъ ихъ тъснить и тъснить сильно.

Положеніе ихъ становилось тяжелымъ, и командиръ первой бригады генералъ Скоропадскій, подозвавъ временно командующаго Конной гвардіей, приказалъ идти на помощь братьямъоднобригадникамъ. Полкъ къ тому времени уже былъ подтянуть и стоялъ спъшеннымъ, прикрываясь каменными зданіями большой фермы.

Чтобы дойти до д. Краупишкенъ, занятой кавалергардами, предстояло пройти версты полторы-двѣ по открытому пахотному полю, обстрѣливаемому рѣдкимъ шрапнельнымъ огнемъ.

Были выдвинуты спѣшенныя части трехъ эскадроновъ: Его Величества, 2-го и 4-го. Очередь третьяго была прикрывать коноводовъ. У него же оставались штандарты и нашъ, и кавалергардскій. Врангель былъ очень недоволенъ, ворчалъ, ругался, но долженъ былъ примириться съ тѣмъ, что его очередь оставаться, пока что, въ тылу.

Принявъ построеніе противъ артиллерійскаго огня, спѣшенные эскадроны быстро двинулись къ Краупишкену. Чѣмъ ближе подходили къ этой деревнѣ, тѣмъ сильнѣе становился огонь. Начали летать пули. Было жарко; идти по пахотѣ было тяжело. Люди запыхались и одинъ изъ эскадронныхъ командировъ просилъ командующаго полкомъ положить полкъ, чтобы отдохнуть, отдышаться. Это было сдѣлано, но въ это время подъѣхалъ кавалергардъ-корнетъ баронъ Пиларъ (вскорѣ послѣ этого убитый) и просилъ поторопиться, такъ какъ пложеніе его полка очень тяжелое и можеть статься, что скоро будеть поздно.

Это происходило въ долинкъ, прикрытой отъ выстръловъ. Услышавъ это, командующій полкомъ скомандовалъ «встать» и повелъ полкъ дальше.

Не успвли мы, однако, подняться на скатъ долины, какъ попали подъ сильный ружейный огонь, который все-же не остановилъ порыва конногвардейцевъ. Несмотря на потери, они быстро, съ боемъ, продвинулись впередъ и, удлинивъ кавалергардскую цвпь вправо, парализовали нвмецкій охватъ, грозившій имъ окруженіемъ и вывели ихъ, такимъ образомъ, изъ тяжелаго положенія. Далве двйствуя уже вмвств, они продвинулись на противоположную окраину деревни Краупишкенъ, и тутъ то, слвва отъ мельницы, стоявшей на горкв впереди деревни Каушенъ, цвпи конной гвардіи обнаружили нвмецкія орудія.

Казалось, что они совсемъ близки и что еще одинъ скачекъ и они будутъ нашими.

Были попытки перейти въ дальнъйшее наступленіе, но онъ были остановлены сильнымъ непріятельскимъ огнемъ. Натискъ его на кавалергардовъ былъ остановленъ, но сила его сопротивленія не была сломлена. Превосходный въ силахъ, онъ своимъ огнемъ не давалъ продвинуться впередъ и одновременно силился вывезти свои орудія изъ опаснаго положенія. Стремился подвезти ящики, но огонь батареи Его Величества и огонь нашихъ и кавалергардскихъ цъпей этого не допускалъ.

Но и наши спвшенныя части, какъ уже было сказано, продвинуться впередъ были уже не въ силахъ. Слишкомъ силенъ былъ огонь, слишкомъ велики и у насъ, и у кавалергадовъ были потери, особенно въ офицерскомъ составъ. Такъ въ четвертомъ эскадронъ одинъ былъ убитъ, всѣ же остальные, въ томъ числъ и командиръ эскадрона ротмистръ Бобриковъ — ранены. Во второмъ эскадронъ — командиръ эскадрона ротмистръ Суровцевъ и три офицера изъ четырехъ — убиты. Въ эскадронъ Его Величества — два офицера, изъ четырехъ — ранены. Нуженъ

быль новый толчекъ для наступленія. Этотъ толчекъ и далъ третій эскадронъ съ Врангелемъ во главъ.

Покуда происходили вышеописанныя событія, Врангель не находиль себь міста отъ нетерпівнія. Вісти о потеряхь, объ убитыхъ товарищахъ доходили до него и лишь усиливали его протестъ противъ того, что ему приходится оставаться въ тылу, когда товарищи дерутся. И наконець онъ не вытерпівль.

Къ этому времени къ начальнику 1-й гвардейской кавалерійской дивизін генералу Казнакову подъвхаль съ наблюдательнаго пункта 1-й Его Величества батареи поручикъ Гершельмань и доложиль, что орудія противника въ тяжеломъ положеній и, что если помочь спішеннымъ частямъ свіжими силами, то орудія можно будеть захватить. Услыхавь это, Врангель сталь буквально умолять разрышить ему атаковать. Разрешили. Посадиль эскадронь, у обоихъ штандартовъ оставилъ 5-6 человъкъ и двинулся впередъ. Поручикъ Гершельманъ вызвался сопровождать, чтобы показать дорогу, которую онъ изучиль съ наблюдательнаго пункта. Ловко прикрываясь мъстностью, лощинками и оврагами, полевымъ галопомъ 3-й эскадронъ проскочилъ во взводной колоннъ на разстояніе лишь въ 1200-1500 шаговъ отъ противника. Тутъ онъ сразу же развернулся, разсыпался и съ первымъ полуэскадрономъ во главь пустился на врага. Нъмцы открыли убійственный огонь и пъхотный, и изъ орудій. По странной случайности изъ за прицьла ли, изъ за быстроты ли движенія, но потерь въ людяхъ почти не было. Все попадало по лошадямъ, убыль которыхъ была велика. Увы, велика убыль была и въ офицерахъ. Убитъ конноартиллеристъ поручикъ Гершельманъ, убиты братья Катковы, корнетъ и вольноопредвляющийся, последнему размозжило голову стаканомъ. Корнетъ князь Накашидзе раненъ шрапнельной пулей въ голову, подъ штабсъ-ротмистромъ графомъ Бенигсеномъ была убита лошадь. Но это не остановило порыва. Эскалронъ наскочилъ на орудія. Последнимъ выстреломъ на картечь была убита лошадь подъ Врангелемъ. Въ ней потомъ насчитали до сорока пуль, но самъ Врангель чудомъ

остался цвать и невредимъ. Люди, потерявшіе лошадей, не отстали отъ товарищей и, добъжавъ пышкомъ, тоже схватились въ рукопашную съ нъмцами. Такъ унтеръ-офицеръ Демахинъ сцъпился съ здоровеннымъ нъмцемъ. Они катались по травъ, дубася другъ друга чъмъ попало. Плохо пришлось бы Демахину, раненому еще въ началъ боя въ руку, еслибы истекающій кровью князь Накашидзе не нашелъ въ себъ силъ добить врага и спасти своего. Врангель, потерявъ лошадь, тоже пъшкомъ добъжалъ до орудій. Захвачено ихъ было два, плюсъ четыре зарядныхъ ящика и вышка. Врангель въ своемъ порывъ вскочилъ на орудіе и уже оттуда распоряжался дальнъйшими дъйствіями, покуда ему не подвели другую лошадь.

Волна докатилась и сдълала свое дъло. Нъмцы стали поспъшно отступать, а наши спъшенныя части смогли двинуться впередъ и заняли всю деревню Каушенъ до ръки Инстеръ. Дальше идти было нельзя, такъ какъ нъмцы, отступая, все же успъли взорвать мостъ. Да и стало темнъть. Бой затихъ.

Описалъ я Каушенскій бой — какъ его помню и какъ можно помнить посль 23 льтъ. Описываю, что видьлъ, что испыталъ, что потомъ разсказывали товарищи.

Для Врангеля Каушенъ былъ его Тулономъ...

Не надо забывать, что передъ войной громко и настойчиво повторялось о невозможности конной атаки на пъхоту при современномъ огнъ. Эти утвержденія, исходившія отъ авторитетныхъ военныхъ мыслителей не могли не вносить сомнъній въ сердца кавалеристовъ. И вотъ Врангель, въ первомъ же бою атаковалъ, атаковалъ боеспособную артиллерію и пъхоту и имълъ успѣхъ.

Съ увъренностью скажу, что его блестящія конныя дъйствія, конныя атаки цівлой дивизіей и даже корпусомъ въ бояхъ за освобожденіе Кубани, подъ Ставрополемъ и на путяхъ къ Царицыну явились послівдствіями той вітры въ конную атаку, которую утвердилъ въ немъ Каушенскій бой.

## Борьба за армію.

«Боже, спаси Армію...»
Посл'вднія слова генерала Врангеля.

1.

## Константинополь.

Главнокомандующій Русской Арміей баронъ Петръ Николаевичъ Врангель...

Десять льть тому назадь онь ушель оть нась окруженный любовью и безграничной печалью. Мы никогда больше не увидимъ его, не услышимъ его бодраго, звучавшаго сталью голоса, но образъ его витаетъ передъ нами, и тымъ больные сознаніе, что онъ, сдылавшій такъ много для спасенія Родины, не вернется въ нее гордымъ побыдителемъ ея враговъ. Не увидить ея свытлаго воскресенія; онъ, который такъ это заслужиль...

Пройдуть годы и безпристрастный резець исторіи вырежеть во весь громадный рость незабвенную фигуру нашего последнято Главнокомандующаго. Историкъ-біографъ опишеть намъ его жизнь, бурную, многогранную, но всю целикомъ от-

данную беззавѣтному рыцарскому служенію своей прекрасной Дамѣ — Россіи. Исторія начертаєть его имя среди имень тѣхъ, кто отдаль Родинѣ все, что имѣль: и свой талантъ, и трудъ, и свою незапятнанную честь, и даже жизнь. И идея барона Петра Николаевича Врангеля станетъ нарицательнымъ именемъ — синонимомъ беззавѣтно-вѣрнаго служенія отечеству.

Много будетъ написано о немъ какъ о Главнокомандующемъ Русской арміей въ годы лихольтія; быть можетъ вспомнятъ и нъкоторыя его ошибки, свойственныя всякому человьку, но никто не сможетъ отнять у него заслуги — спасенія Русской армін и ея чести. Да, онъ не отдаль на поруганіе врагамъ ея старыхъ, овъянныхъ былой славой, знаменъ! Онъ съ честью вывелъ армію, когда ей грозили гибель и физическое, и моральное уничтоженіе. Онъ избавиль ее отъ позора и мукъ плъна, и смерти. Онъ сохраниль ея кадры для Россіи. . .

Какихъ усилій это стоило ему, какъ добился онъ этого, это тема чрезвычайно широкая. И я позволю себъ въ этомъ краткомъ очеркъ коснуться лишь нъсколькихъ ея страницъ, — освъщающихъ борьбу за сохраненіе арміи и за устройство военныхъ и гражданскихъ бъженцевъ на чужбинъ, борьбу, которую покойный ген. Врангель велъ въ Константинополъ въ періодъ 1920—1921 г.г.

Есть полное основаніе думать, что, вывозя изъ Крыма Русскую армію, Главнокомандующій считаль, что она еще не сказала своего послѣдняго слова. Онъ вѣрилъ, что тѣ, кому Русская армія оставалась вѣрной и въ самыя тяжелыя для нея минуты, не оставять ее неиспользованной, какъ все еще грозную силу... Поэтому, 3 ноября ст. ст. 1920 г., еще въ виду Феодосіи, ген. Врангель съ крейсера «Генералъ Корниловъ» послалъ правительствамъ союзныхъ державъ радіо, предлагая использовать армію подъ его командованіемъ для несенія оккупаціонной службы въ районѣ Константинополя и проливовъ и для смѣны усталыхъ и подлежавшихъ демобилизаціи частей союзныхъ войскъ. Надо думать, что, обращаясь съ такимъ предложеніемъ къ союзникамъ, Главнокомандующій вѣрилъ,

что армія въ условіяхь оккупаціонной, но все же небоевой службы, отдохнеть, пополнить недостающее вооруженіе и снаряженіе, и снова можеть быть брошена на борьбу съ большевизмомъ.

Исторія знаетъ такіе примѣры, когда армія, оставившая родину, уходила на чужую территорію для отдыха и перевооруженія и затѣмъ снова вступала въ борьбу. Такъ было въ Великую войну съ Сербской и Бельгійской арміями. А во время Франко-Прусской войны 1870 г. французская армія ген. Бурбаки спаслась на Швейцарскую территорію и правительство Швейцаріи не только не разоружило ее, но продолжало до конца войны содержать ее на правахъ арміи.

Такъ было...

Но эвакуація Крыма происходила въ тѣ дни, когда «злато» оказалось сильнѣе «булата». Когда вся Европа — и побѣдители, и побѣжденные, — какъ раненный звѣрь, зализывала свои раны и ей не было дѣла до чужихъ несчастій. А кромѣ того, вѣдь это были дни, когда Ллойдъ Джорджъ торжественно и во всеуслышаніе заявляль, что можно торговать и съ каннибалами. Отчего же не начать торговать съ новыми хозяевами Россіи, готовыми продать ее и оптомъ, и въ розницу, и притомъ по сходной цѣнѣ. Отчего не купить по дешевкѣ русское сырье, въ которомъ такъ нуждалась Европа, чтобы пустить въ ходъ тысячи своихъ заводовъ и дать работу милліонамъ демобилизованныхъ солдатъ.

При такихъ условіяхъ сохраненіе Русской арміи и продолженіе борьбы съ большевиками не входило, конечно, въ планы Европы и радіо ген. Врангеля осталось безъ результатовъ.

Я не буду останавливаться на твхъ дняхъ, когда ветхій днями Стамбуль увидвлъ у своихъ ствнъ такое количество русскихъ кораблей, какого онъ еще никогда не видвлъ. Эти дни полуголоднаго заключенія десятковъ тысячъ русскихъ людей съ больными, умирающими, женщинами и двтьми въ пловучихъ тюрьмахъ, заполнившихъ тихую бухту Моды, — навсегда останутся кошмаромъ для пережившихъ ихъ. И только воля

покойнаго Петра Николаевича Врангеля, его энергія, и неустанныя хлопоты въ иностранныхъ посольствахъ достигли того, что часть гражданскихъ бъженцевъ сравнительно быстро была принята: Сербіей — въ количествъ 22.000 для разселенія на Далматинскомъ побережьи, Болгаріей — 4.000, Румыніей — 2.000 и Греціей — 1.000. Нівсколько тысячь были размінцены въ лагеряхъ: на островъ Халки, въ Тузлъ, Санъ-Стефано и другихъ вблизи Константинополя. Для дальнъйшаго разселенія посл'яднихъ быль организованъ спеціальный эмиграціонный комитеть подъ председательствомъ С. Н. Ильина. Ген. Врангель возложилъ на князя Н. Б. Щербатова обязанность обследовать вопросъ объ устройстве вы окрестностяхъ Константинополя земледьльческихъ колоній. Вывезенные изъ Крыма больные и раненые были разміншены въ приспособленныхъ подъ лазареть, роскошныхъ когда-то, залахъ русскаго посольства и въ рядъ пустовавшихъ тогда большихъ турецкихъ казармъ въ самомъ городъ и въ окрестностяхъ. Затъмъ, по иниціативь Главнокомандующаго, въ Парижь быль образовань «Дъловой комитеть», который приняль на себя техническо-дъловую помощь представителямъ Главнокомандующаго по распредъленію выручавшихся отъ реализаціи правительственнаго имущества суммъ между французскимъ правительствомъ — въ погашение долга, и русскими бъженскими организаціями. Въ составъ дълового комитета подъ предсъдательствомъ М. В. Бернацкаго входили представители главнаго командованія, Всероссійскаго финансоваго союза, комитета банковъ, Краснаго креста и Земскаго союза.

Нъкоторую помощь, правда болье моральнаго чъмъ матеріальнаго характера, оказывалъ Главнокомандующему организовавшійся въ Константинополь изъ бывшихъ членовъ Государственнаго совьта и Государственной думы — Парламентскій комитеть, къ которому генералъ Врангель обратился съ призывомъ объ общей вмъсть съ арміей работь. Вскоръ такіе же комитеты образовались въ Парижъ, Лондонъ и Берлинъ, и, несмотря, на то, что въ нихъ входили люди разныхъ партій и ла-

герей, часто политическіе противники, всё они сошлись во взгляд'в на армію, водимую П. Н. Врангелемъ.

— Въ единеніи съ Вами и Вашей арміей, — писалъ Главнокомандующему Парижскій комитетъ, — мы черпаемъ новую силу для борьбы за освобожденіе Россіи и новую въру въ консчное торжество праваго дъла. Вооруженная борьба съ большевизмомъ неизбъжна для спасенія не только Россіи, но и всего культурнаго міра и наиболье цынымъ, закаленнымъ борцомъ за это дыло является Русская армія подъ Вашимъ командованіемъ. Сохраненіе и использованіе ея есть не только долгы чести и долгы признательности, но и актъ государственной мудрости. Вамъ и Русской арміи мы шлемъ нашъ земной поклонъ, преклоняясь передъ высокимъ ея патріотизмомъ и передъ безмырными ея страданіями.

Эти слова были не только голосомъ Парижскаго парламентскаго комитета. Они выражали мысли и чувства и другихъ такихъ же комитетъвъ. Представители Городского и Земскаго союзовъ, комитетъ русской адвокатуры, объединенія торговопромышленныхъ и профессіональныхъ организацій заявили ген. Врангелю, что въ его лиць они привътствуютъ доблестную Русскую армію, до конца продолжавшую неравную борьбу за культуру и русскую государственность, и вмъняютъ себь въ непремънную обязанность заявить, что борьба съ большевизмомъ продолжается, что они видятъ въ лиць генерала Врангеля, какъ и прежде, главу Русскаго правительства и преемственнаго носителя законной власти, объединяющей русскія силы, борющіяся противъ большевиковъ.

Подобныя же заявленія и отклики приходили къ Главнокомандующему отъ русскихъ Національныхъ комитетовъ, образовавшихся въ Болгаріи, Сербіи и другихъ мѣстахъ разселенія русской эмиграціи. И всюду, и вездѣ комитеты подчеркивали одну главную мысль: необходимость сохраненія арміи подъ главенствомъ ея вождя — П. Н. Врангеля.

Я останавливаюсь на этихъ фактахъ, не сыгравшихъ, какъ оказалось впослъдствіи, почти никакой роли въ дълъ сохране-

нія арміи, лишь потому, что они лишній разъ подчеркиваютъ тотъ огромный моральный авторитетъ, каковымъ пользовался генералъ Врангель въ самыхъ разнообразныхъ слояхъ нашей эмиграціи.

На привътствія Городского и Земскаго союзовъ, комитетовъ адвокатуры и торгово-промышленныхъ и профессіональныхъ организацій ген. Врангель, между прочимъ, отвътилъ: — «Мы ждемъ полнаго выясненія позиціи Франціи. Если она не признаетъ арміи, какъ ядра новой борьбы съ большевизмомъ, я найду путь для продолженія этой борьбы».

Эти слова чрезвычайно взволновали нашу лъвую печать усмотръвшую въ нихъ угрозу. На нихъ откликнулся и образовавшія въ Парижь комитеть бывш. членовь Учредительнаго собранія — въ большинствъ своемъ эс-эровъ. Чувствуя себя въ Парижь въ полной безопасности отъ вторичнаго разгона ихъ матросомъ Жельзнякомъ, эти печальные герои фарса, такъ неудачно разыграннаго ими въ Таврическомъ дворцъ въ Ноябръ 1917 года, стали на столбцахъ газеты «Воля Россіи» призывать, «парламенты всего міра» обратить вниманіе на «совершенно невозможныя страданія русскихъ военныхъ бъженцевъ», говоря, что «вопросъ о раскрыпощеніи ихъ отъ власти барона Врантеля — является вопросомъ чести и достоинства русскихъ политическихъ дъятелей». На генерала Врангеля посыпались обвиненія въ томъ, что онъ хочетъ начать новую авантюру, жертвуя людьми ради удовлетворенія своего личнаго честолюбія...

Близкую къ эс-эрамъ позицію заняль и Милюковъ, бывшій однимъ изъ организаторовъ Парижскаго съвзда членовъ Учредительнаго собранія и заявившій въ «Послѣднихъ Новостяхъ», что эвакуація Крыма — это катастрофа, съ которой уходить въ прошлое цѣлая полоса борьбы. Объясненіе же катастрофы онъ находиль въ неразрывной связи военной диктатуры съ опредѣленной соціальной группой, не сумѣвшей отказаться ни отъ своихъ классовыхъ стремленій, ни отъ своихъ политическихъ взглядовъ, принадлежащихъ не будущему, а прошлому. А поэтому Милюковъ настаивалъ на распыленіи арміи.

Кто знаетъ, но быть можетъ и Милюковъ, и учредиловцы, вхожіе съ задняго крыльца къ французскимъ политическимъ дъягелямъ лъваго толка, уже тогда знали, какія тучи, невидимыя еще для Русской арміи, скопляются надъ ней...

\* \* \*

Въ первые же дни по прибытіи генерала Врангеля во главів Русской арміи въ Константинополь, на флагманскомъ кораблів французской эскадры, — на крейсерів «Вальдекъ Руссо», состоялось чрезвычайно важное совіщаніе, въ которомъ приняли участіе съ одной стороны представители Франціи: ея верховный комиссаръ де Франсъ, графъ де Мартель, генераль Нортайль де Бургонь, командовавшій оккупаціоннымъ корпусомъ, адмираль де Бонъ и его начальникъ штаба, — съ другой стороны, — генераль Врангель съ начальникомъ штаба генераломъ Шатиловымъ.

На сов'вщаніи было прежде всего подтверждено соглашеніе, еще ран'ве заключенное ген. Врангелемъ съ графомъ де Мартелемъ, о томъ, что Франція принимаетъ подъ свое покровительство русскихъ, прибывшихъ изъ Крыма, и, въ обезпеченіе своихъ расходовъ, принимаетъ въ залогъ нашъ военный и торговый флотъ.

Вмвств съ твмъ было признано необходимымъ сохраненіе организаціи кадровъ Русской арміи съ ихъ порядкомъ подчиненности и военной дисциплины.

На сохраненіи арміи какъ таковой генераль Врангель настаиваль самымъ категорическимъ образомъ, считая это необходимымъ по мотивамъ моральнаго характера. Въдь нельзя же было относиться къ союзной русской арміи иначе, чъмъ съ должнымъ уваженіемъ. Нельзя было вычеркнуть всего ея прошлаго, ея участія въ міровой войнъ, вмъсть съ союзниками, ея крови, пролитой за общее дѣло Европы, наконецъ ея вѣрности до конца въ тяжелой борьбѣ съ большевиками, измѣнившими общему дѣлу союзниковъ.

Сохраненіе дисциплины, подчиненность своему командованію диктовались также и практическими соображеніями, такъ какъ вся эта масса людей, сразу признанная только толпой бъженцевъ, оскорбленная въ своемъ достоинствъ и вышедшая изъ повиновенія, могла бы представлять серьезную угрозу порядку. Эти соображенія учитывались и оффиціальными представителями Франціи.

Адмиралъ де Бонъ, генералъ де Бургонь и адмиралъ Дюмениль, какъ испытанные старые солдаты, чувствовавшіе свой долгъ въ отношеніи Русской арміи, горячо поддерживали заявленія Русскаго Главнокомандующаго. И подъ ихъ вліяніемъ верховный комиссаръ Франціи г. де-Франсъ типичный представитель дипломатическаго корпуса, далъ свое согласіе на сохраненіе въ военныхъ лагеряхъ войсковыхъ частей и подчиненность послѣднихъ своимъ генераламъ.

Такимъ образомъ, съ согласія французскихъ властей армія осталась цівлой и подчиненной своему командованію въ порядків строгой военной дисциплины, со своей организаціей, со своимъ судомъ, съ оружіемъ и своими боевыми знаменами.

На этомъ же совъщаніи было намъчено и разсредоточеніе арміи. Были выдълены войсковыя части и направлены: 1-й корпусъ подъ начальствомъ ген. Кутепова въ Галлиполи, Кубанцы съ генераломъ Фостиковымъ на о. Лемносъ, и Донцы подъ командой генерала Абрамова въ Чаталджу. Штабъ Главнокомандующаго былъ сокращенъ до минимума. Правительство Юга Россіи было переформировано, и при генералъ Врангелъ остались только П. Б. Струве — для дълъ внъшнихъ сношеній и М. В. Бернацкій для завъдыванія финансами, но и они скоро уъхали въ Парижъ, и изъ состава Крымскаго правительства при Главнокомандующемъ остался одинъ Н. В. Савичъ. Указа о сложеніи власти Правителя Главнокомандующимъ отдано не было и онъ лично далъ этому факту такое объясненіе:

«Съ оставленіемъ Крыма я фактически пересталь быль Правителемъ Юга Россіи и естественно, что этотъ терминъ отпаль самъ собой. Но изъ этого не следуетъ делать ложныхъ выводовъ: это не значитъ, что носитель законной власти пересталъ быть таковымъ. За ненадобностью названіе упразднено, но идея осталась полностью. Принципъ, на которомъ построена власть и армія, не уничтоженъ фактомъ оставленія Крыма. Какъ и раньше я остаюсь главою власти».

Акта отреченія не послівдовало. Генераль Врангель не сложиль съ себя власти, преемственно принятой имъ отъ адмирала Колчака и генерала Деникина, и продолжаль нести ее какъ долгъ, отъ котораго нельзя было отказаться. А віздь въ то время это означало возложеніе на себя всей отвітственности въ почти безнадежномъ положеніи.

Русскія общественныя организаціи Константинополя, а впослідствій и другихъ странъ, какъ я уже говорилъ выше, всеціло поддержали Главнокомандующаго и признали въ немъ главу русской законной и національной власти.

Армія? . . Тотъ, кто жилъ съ арміей и любилъ, и понималь ее, — знаетъ какими глазами смотрѣла она на своего вождя. И онъ имѣлъ право говорить отъ имени арміи, потому, что также какъ думаль и чувствоваль онъ, думали и чувствовали десятки тысячъ офицеровъ и солдатъ Русской арміи. Что говориль онъ, то говорили и они — и въ этомъ-то и была сила его и его словъ.

У арміи было свое большое прошлое, котораго она не могла и не хотвла забыть: свои подвити, свои жертвы, которыми нельзя было пренебречь; у нея сохранилися ненадломленныя силы и крвпкій духь, непоколебимая ввра въ себя, въ своего вождя. Она хотвла оставаться твмъ, чвмъ она была — Русской арміей. Такимъ людямъ нельзя было сказать: «Вы кончили свое двло, вы больше не нужны и можете расходиться на всв четыре стороны, кто куда хочетъ». И армія знала, что, пока во главв ея стоить генераль Врангель, онъ никому не позволить сказать этого.

Каково же было тогда положение въ Константинополь русской гражданской эмиграціи? Она была въ полномъ смыслъ слова безправна. Русскіе оффиціальные представители оккупаціонными властями признавались лишь постолько — посколько. . . Русскій консульскій судъ двиствоваль, но его распоряженія не были обязательны для англійской полиціи. Итальянское правительство наложило аресть на серебро, вывезенное изъ Ростовскаго государственнаго банка и захватило его. Французы наложили руку на русское имущество на пароходъ «Ріонъ» и твмъ самымъ отняли обувь и одежду у русскихъ солдать при наступившей зимней стужь. И мы испили до дна горькую чашу національнаго униженія. Мы узнали, что значить жить на пайкв, который постоянно урвзывали, грозя отнять его совсемь, выселивъ заодно и изъ отведенныхъ помещеній. Мы узнали высоком вріе и надменность англичань, заносчивость французскаго коменданта и не прикрытую грубость сержанта. Мы узнали, наконецъ, что значить быть лишеннымъ права передвиженія и почувствовали, что въ отношеніи насъ можеть быть позволено все то, что недопустимо въ отношении другихъ, не лишенныхъ родины. И вмъсть съ тьмъ мы поняли, что весь смыслъ сохраненія армін и заключался въ томъ, что, пока была армія, у насъ оставалась надежда не затеряться въ международной толпъ униженными и оскорбленными въ своемъ чувствъ русскихъ.

И, понявъ это, мы еще более оценили того, кто хотелъ во что бы то ни стало сберечь армію, не для себя, не для личныхъ выгодъ или изъ тщеславія быть ея Главнокомандующимъ, а для насъ — для всей массы русскихъ беженцевъ, олицетворявшихъ за рубежомъ національную Россію.

По прибытіи нашихъ транспортовъ въ Константинополь 18-го ноября (ст. ст.) 1920 г. Начальникъ штаба Французскаго оккупаціоннаго корпуса, Депре, минуя нашего Главнокомандующаго, черезъ нашего военнаго представителя генерала Черткова, приказалъ отправить 10.000 человъкъ на о. Лем-

носъ и 20.000 въ Галлиполи. Въ тотъ же день генералъ Врангель сообщилъ Депре, что онъ проситъ послъдняго предписать подчиненнымъ ему офицерамъ во всъхъ вопросахъ организаціи Русской арміи сноситься непосредственно съ назначенными русскимъ главнымъ командованіемъ начальниками, коимъ предоставлены всъ полномочія по организаціи и внутренней жизни войскъ. Письмо заканчивалось лаконическимъ указаніемъ что 1-й корпусъ направляется въ Галлиполи, а кубанскій на о. Лемносъ.

И армія была разм'вщена такъ, какъ предполагалъ и р'вшилъ ген. Врангель... И потянулось страдное, колодное и голодное сид'вніе на Голомъ Пол'в, на Лемносів и въ Чаталджів.

Ла, и холодное, и голодное. Въ палаткахъ и полуразвалившихся домахъ, порой безъ крышъ или безъ ствиъ; но усталая армія, чувствуя надъ собой твердую руку Главнокомандующаго, сознавая, что ея судьба зависить отъ силы его воли, а въ эту волю она върила, — вновь нашла и осознала себя. Тяжесть условій жизни, требовательно-суровый режимъ, наложенный командиромъ корпуса, генераломъ Кутеповымъ, режимъ, оказавшійся умівстнымъ при создавшихся условіяхъ, скоро сталъ переноситься спокойно, безъ ропота, какъ вызванный необходимостью. Поівзды Главнокомандующаго пріобреди совершенно особое значеніе — праздниковъ для всей этой массы, стремившейся порадовать своего вождя и своимъ видомъ, и духомъ, чтобы хоть этимъ выразить свою глубокую въру въ него, преданность и... любовь. Армія двиствительно любила своего вождя; совершенно особой, беззав'втной любовью, и эта любовь помогла ему быть властителемъ думъ и желаній арміи.

Армія жила и осознавала себя, и по мѣрѣ того, какъ росло ея сознаніе, стала возрождаться въ ней и культурная жизнь. Завелись хоры, возникли общеобразовательные кружки, появились лекторы, возникъ корпусной театръ, устная газета и по всей поверхности армейской жизни забурлили начатки общественной жизни. Появилась вновь тѣсная спайка, личное стало растворяться въ мощномъ сознаніи единаго коллектива и этотъ

коллективъ опять таки воплощался въ одномъ дорогомъ и любимомъ лицъ...

Армія жила, но надъ ней уже скоплялись тучи...

Въ декабръ 1920 года французское командованіе снова попыталось наложить руку на армію введеніемъ особыхъ командующихъ лагерями, каковыя обязанности возлагались на французскихъ офицеровъ; затъмъ была попытка отобрать оружіе, но личныя свиданія Главнокомандующаго съ командующимъ оккупаціоннымъ корпусомъ — дълали то, что приказы начальника штаба Шарпи объяснялись недоразумъніемъ и отмънялись...

Къ этому времени во Франціи произошла смѣна кабинета и во главѣ правительства сталъ Бріанъ, находившійся подъ замѣтнымъ вліяніємъ британскаго премьера Ллойдъ Джорджа. Правда, въ своей первой деклараціи, Бріанъ съ парламентской трибуны, впервые съ начала русской революціи, призналъ заслуги Русской арміи въ міровой войнѣ, но это не помѣшало новому министерству принять въ отношеніи остатковъ этой же арміи такія мѣры, которыя не вязались съ чувствомъ благодарности за помощь, оказанную Россіей для спасенія Парижа. Французская политика равнялась по Ллойдъ Джорджу, а послѣдній не могъ заключить съ большевиками никакихъ торговыхъ сдѣлокъ, пока Русская армія находилась на берегахъ Босфора. . .

Въ Январъ 1921 г. уъхалъ изъ Константинополя другъ русскихъ — командующій оккупаціоннымъ корпусомъ генералъ Норталь де Бургонь и его смѣнилъ педантичный ген. Шарпи. Уже 14 января имъ былъ изданъ секретный приказъ, вполнѣ характеризовавшій то направленіе, въ которомъ онъ былъ намѣренъ вести русскія дѣла.

Главная задача, по словамъ приказа, сводилась къ скоръйшей эвакуаціи на постоянное жительство русскихъ бъженцевъ, какъ военныхъ такъ и гражданскихъ, причемъ комендантамъ лагерей указывалось, что принятіе и проведеніе этой эвакуаціи должно быть выполнено такъ, чтобы сохранять видимость не противодъйствія распоряженіямъ русскаго командованія, которое, по словамъ приказа, имѣетъ намѣреніе задержать русскихъ въ рядахъ арміи «путемъ убѣжденій, интригъ и даже насилій». Это наружное не противодъйствіе русскому командованію признавалось необходимымъ для того, чтобы русское командованіе внѣшне сохранило извѣстный авторитетъ, для поддержанія дисциплины и порядка необходимыхъ французамъ. Съ другой стороны этотъ авторитетъ не долженъ былъ препятствовать дѣлу эвакуаціи бѣженцевъ. Этотъ приказъ и легъ въ основу той политики, которая начала проводиться для подтачиванія и развала Русской арміи.

По поводу этого приказа на совъщаніи съ представителями Константинопольскаго парламентскаго комитета ген. Врангель между прочимъ говорилъ:

«Я ушель изъ Крыма съ твердой надеждой, что мы не будемъ протягивать руку за подаяніямъ, а получимъ помощь отъ Франціи, какъ должное за кровь, пролитую на войнь, за нашу върность общему дълу спасенія Европы. Правительство Франціи приняло другое ръшеніе... И я принимаю мъры, чтобы перевезти наши войска въ славянскія земли, гдъ они встрътятъ братскій пріємъ... Я не могу допустить роспуска арміи, но никакихъ насильственныхъ мъръ для задержанія людей въ лагеряхъ не принимаю... Я не хочу, чтобы люди уходили изъ арміи, проклиная все прошлое, съ чувствомъ досады и раздраженія, но я хочу, чтобы они навсегда сохранили свою связь съ арміей, всегда чувствовали бы, что они принадлежатъ къ арміи и готовы войти въ ея ряды, какъ только явится возможность»...

Въ это время въ Константинополь появились большевицкіе «торговые» агенты, открывшіе подъ покровительствомъ англичанъ свои отдъленія. Соблазнъ заработка и барышей сталъ охватывать и слабые элементы эмитраціи; появились случаи моральной бользни — потери границъ честнаго и безчестнаго. Началась пропаганда возвращенія на родину, причемъ пропагандисты при помощи французовъ и англичанъ стали проникать и въ лагери.

Въ Январъ 1921 г. французы, безъ въдома Главнокомандующаго, рышили переселить Донской корпусь изъ лагеря въ Чаталджв на о. Лемносъ, несмотря на то, что казаки уже обжились на мъстъ и обставили свое убогое житье въ землянкахъ болье или менье сносно. Это рышение совпало съ объявлениемъ о томъ, что съ 1-го Февраля французы прекращаютъ выдачу пайка, причемъ казакамъ таковой даже не выдавался въ течени нъсколькихъ дней. Несмотря на протесты Главнокомандующаго, ген. Шарпи настаивалъ на выполнении приказа. Въ лагеръ на Чаталдж в дошло двло даже до небольшого вооруженнаго столкновенія казаковъ съ чернокожими французскими солдатами, окончившагося не въ пользу последнихъ. . . И лишь тогда, когда французы обратились за содвиствіемъ къ ген. Врангелю, казаки, по его приказу, въ полномъ порядкъ, немедленно же переселились на о. Лемносъ. Тъмъ не менъе французы воспользовались этимъ перевздомъ, чтобы распропагандировать часть людей и отправить около 1500 гражданскихъ бъженцевъ, и столько же казаковъ въ Совътскую Россію, гдв они были приняты, совсемъ не такъ радушно, какъ объщали французы. Чека въ Новороссійскі заработала...

Въ февралъ того же года штабъ французскаго оккупаціоннаго корпуса довелъ до свъдънія Главнокомандующаго и широко распространилъ по лагерямъ сообщеніе о желаніи штата Санъ-Паоло въ Бразиліи, якобы принять до 10.000 — русскихъ переселенцевъ, коимъ объщались средства на перевздъ, земли для колонизаціи и авансы для начала работъ. Въ дальнъйшемъ штатъ С. Паоло высказывалъ готовность принять и вторую партію такой же численности. Въ это же время въ лагеряхъ были распространены французскимъ командованіемъ объявленія о записи желающихъ вернуться въ Совътскую Россію и о полученныхъ будто бы французами гарантіяхъ личной безопасности для возвращенцевъ, причемъ опять таки напоминалось о ближайшемъ прекращеніи выдачи пайка. . .

И то, и другое сообщеніе — и о колонизаціи въ Бразилію, и о гарантіи безопасности въ сов'єтскомъ раю — оказались

лживыми. Въ Бразиліи русскихъ ожидала кабала у кофейнаго плантатора, а въ Сов. Россіи — расправа въ Чека, какъ это было и съ первой партіей...

Въ началь марта Верховный комиссаръ Франціи поставиль Главнокомандующаго въ извъстность о ръшеніи французскаго правительства отправить въ Сов. Россію новую партію русскихъ бъженцевъ въ 3.000 чел. и о необходимости ускорить звакуацію русскихъ изъ лагерей, при чемъ опять таки сообщалось о ръшеніи въ ближайшіе же дни прекратить матеріальную поддержку русскихъ.

14 марта, смѣнившій г. де Франса — новый Верховный комиссаръ Франціи генералъ Пелле сообщилъ Главнокомандующему о полученномъ имъ отъ своего правительства телеграфномъ распоряженіи безотлагательно отправить въ Одессу новую партію бѣженцевъ и предупредить русскихъ, что имъ предлагается: 1) вернуться въ Россію, 2) эмигрировать въ Бразилію и 3) выбрать себѣ работу, которая могла бы обезпечить имъ существованіе. При этомъ еще и еще разъ напоминалось о прекращеніи выдачи пайковъ въ ближайшее же время.

Такимъ образомъ десяткамъ тысячъ русскихъ по телеграфу ставилось требованіе: вхать въ Бразилію, на правахъ рабовъ въ рукахъ плантаторовъ, возвращаться въ Россію во власть Чека или — умирать съ голода въ лагеряхъ и на мостовыхъ Константинополя. Такое отношеніе французовъ вызвало всеобщее глубокое возмущеніе.

«Если французское правительство настаиваеть на уничтоженіи Русской арміи въ такомъ порядків», заявиль генераль Врангель генералу Пелле, «то единственный выходь — перевезти всю Армію съ оружіємь въ рукахъ на русское побережье Чернаго моря, чтобы она могла, по крайней мірь, погибнуть съ честью».

Зная и видя безграничную преданость арміи своему Главнокомандующему французы, правда вполнів основательно, видівли въ генералів Врангелів главное препятствіе къ осуществленію ихъ плановъ и стали принимать мівры, чтобы изолировать его отъ армін; запрещали разсылку приказовъ Главнокомандующаго къ войскамъ, мѣшали его поѣздкамъ по военнымъ лагерямъ, не выпускали ни генерала Врангеля, ни его начальника штаба генерала Шатилова изъ Константинополя и, наконецъ, предложили ему, для выясненія дальнѣйшей судьбы арміи — выѣхать въ Парижъ для переговоровъ на мѣстѣ съ французскимъ правительствомъ о судьбѣ арміи. Главнокомандующій отвѣтилъ на эти предложенія согласіемъ, но при условіи, чтобы до его возвращенія никакихъ мѣръ въ отношеніи арміи не принималось, и чтобы ему были даны полныя гарантіи свободнаго обратнаго проѣзда въ Константинополь. Генералъ Пелле, конечно, такихъ гарантій дать не могъ и заявилъ, что «разсредоточеніе арміи является настолько необходимымъ, что не терпитъ никакой отсрочки».

Наступили тревожные дни. Ходили слухи, что французскіе власти намърены арестовать генерала Врангеля. Войска заволновались, готовыя съ оружіемъ въ рукахъ двинуться на Константинополь, въ случав какого либо насилія надъ Главнокомандующимъ... 22 марта, въ годовщину дня принятія Главнато Командованія Русской арміей, генераль Врангель обратился къ своимъ соратникамъ съ приказомъ, въ которомъ писаль: «Нынь новыя тучи нависли надъ нами... Съ непоколебимой върой, какъ годъ тому назадъ, я объщаю вамъ съ честью выйти изъ новыхъ испытаній. Всв силы ума и воли я отдаю на службу арміи. Офицеры и солдаты, армейскій и казачьи корпуса мив одинаково дороги. Какъ въ тяжелые дни оставленія родной земли, никто не будеть оставлень безь помощи. Въ первую очередь она будеть подана наиболье нуждающимся. Какъ годъ тому назадъ, я призываю васъ крвпко сплотиться вокругъ меня, памятуя, что въ единеніи сила наша».

Въ концѣ марта французскій комендантъ о. Лемноса, исполняя приказаніе командира оккупаціоннаго корпуса, потребоваль, чтобы немедленно быль данъ отвѣтъ, какой изъ трехъ выходовъ изъ ихъ положенія выбирается русскими: Бразилія, Сов. Россія или распыленіе. Въ лагери были посланы француз-

скіе офицеры съ командами и было заявлено, что тѣ, кто будетъ пытаться посягнуть на свободу рѣшенія, будутъ отвѣчать передъ французской властью.

Навербованные въ такомъ порядкѣ 3.000 человѣкъ должны были немедленно собраться для отправки въ Одессу. Вербовка сопровождалась грубыми сценами. На лагерь были наведены пушки французскихъ миноносцевъ, русскіе офицеры подвергались оскорбленіямъ. Французскія команды прикладами отгоняли ихъ отъ солдатъ, боясь, что послѣдніе поддадутся уговорамъ своихъ офицеровъ. Многіе казаки были насильно посажены на пароходы и бросались съ бортовъ въ море, чтобы вплавь достигнуть берега и не быть отправленными въ Совденію подъ большевицкій разстрѣль. . .

Съ другой стороны проявилось чрезвычайное возбужденіе и въ средв казаковъ, оскорбленныхъ пропагандой и отношеніемъ французовъ къ ихъ офицерскому составу. И лишь авторитетъ ген. Врангеля—огромныя его усилія и тактъ командующаго корпусомъ генерала Абрамова смогли удержать казаковъ отъ рвзкихъ выступленій.

Глубокое волненіе охватило всв русскіе національные круги Константинополя. Представители всвую общественных организацій собрались на сов'ящаніе, созванное Главнокомандующимъ. Было рішено немедленно обратиться съ протестомъ ко всімъ Верховнымъ комиссарамъ въ Константинополів, къ Французскому правительству, къ парламентамъ всіхъ странъ и къ Лигів Націй — съ протестомъ, а къ братскимъ народамъ сербскому и болгарскому — съ новой просьбой дать въ ихъ земляхъ пріютъ Русской арміи и бъженцамъ. . .

Въ ближайшіе же дни въ Болгарію и Сербію были посланы генералъ Шатиловъ и общественные дѣятели Н. Н. Львовъ и А. С. Хрипуновъ, причемъ на нихъ была возложена обязанность добиться скорѣйшаго разрѣшенія вопроса о переселеніи арміи въ Славянскія земли. . Кромѣ того генералъ Врангель обратился съ письмами къ генералу Пелле и къ маршаламъ Франціи,

Въ своемъ письмъ къ генералу Пелле генералъ Врангель обрисоваль яркими красками картину действій представителей французскаго командованія на Лемнось, принятыя ими мѣры для разложенія армін, указаль на то, что ожидаеть возвращенцевъ на родинь, и въ заключение сказаль, что все это «вызываетъ чувства возмущенія, горечи и опасенія за будущее, среди серьезныхъ людей, патріотовъ и друзей Франціи»... Онъ говориль, что «истинная роль Франціи въ истекшей великой борьбь, для рядового офицерства и солдать не будеть столь ясной, какъ жтучее чувство негодованія и обиды пои видь жестокой расправы последнихъ дней — такой непонятной переміны послі первыхъ місяцевъ рыцарскаго гостепріимства». Въ обращении къ маршаламъ Франціи, генералъ Врангель выразилъ, что онъ не допускаетъ и мысли, чтобы инструціи о пріемахъ пропаганды и разложенія, имвишихъ мвсто на Лемносв, были даны правительствомъ Франціи; указывая на то, что имъ уже приняты мъры къ сокращенію числа находящихся на французскомъ пайкв людей, генералъ Врангель писалъ, что всв истинные друзья Франціи съ глубокой грустью взирають на настоящее, видя въ немъ угрозу будущему...

Въ обращеніи къ Лигѣ Націй и парламентамъ всѣхъ народовъ генералъ Врангель указывалъ на тѣ причины, которыя заставляютъ его предостерегать своихъ соотечественниковъ отъ возвращенія въ Россію и отъ эмигрированія въ Бразилію.

Подчеркнувъ, что Франція, сама жестоко пострадавшая отъ міровой войны и еще до сихъ поръ не оправившаяся, одна несетъ тяжелое бремя поддержанія военныхъ и гражданскихъ эмигрантовъ изъ Крыма, генералъ Врангель горячо взывалъ ко всему цивилизованному міру о томъ, чтобы тѣмъ, «кто въ своей безграничной преданности Отечеству и его освобожденію безъ конца проливали свою кровь, тѣмъ, которые возстали и получили первые удары большевизма въ интересахъ всей Европы, тѣмъ, кто остался вѣренъ до конца своимъ союзникамъ, — была бы оказана помощь».

Обращенія генерала Врангеля встрітили живой откликъ

во многихъ кругахъ Франціи. Въ парижской печати появились статьи, осуждающія политику правительства въ отношеніи Русской арміи: «Мы не можемъ пройти мимо трагедіи нашихъ союзниковъ и не поднять голоса противъ мѣръ насилія, коимъ подвергаются тѣ, кто сражался подъ знаменами, признанными Франціей», писала одна газета. . .

Генераль Пелле однако не сразу сдаль свою позицію. Въ апръль въ парижскихъ газетахъ появилось сообщеніе, пытавшееся тенденціозно освътить происшедшія событія въ лагеряхъ, и объяснить мъры, побуждавшія русскихъ эмигрантовъ
ѣхать въ Сов. Россію, или въ Бразилію — чувствомъ гуманности... «наши международныя отношенія», — говорилось въ сообщеніи, — «заставляютъ насъ вывести эвакуированныхъ изъ
Крыма людей изъ подчиненія генералу Врангелю и его штабу,
подчиненія, неодобряемаго, впрочемъ, всѣми серьезными и
здравомыслящими кругами»... «Всѣ русскіе, находящіеся въ
лагеряхъ, должны знать, что армія генерала Врангеля не существуетъ, что ихъ прежніе командиры не могутъ болье отдавать приказаній, что ръшенія ихъ ни отъ кого не зависятъ и что
ихъ снабженіе въ лагеряхъ болье продолжаться не можеть».

Странно было слышать о «чувствахъ гуманности», когда полуголодный, скудный паекъ постоянно сокращался, и когда людей готовы были отправить на върную смерть въ Совътскую Россію.

Въ отвътъ на это сообщение генералъ Врангель писалъ генералу Пелле: «Армія, проливавшая въ теченіи шести льтъ потоки крови за общее съ Франціей дъло не есть армія генерала Врангеля, какъ угодно называть ее французскому сообщенію, а Русская армія, если только французское правительство не готово признать Русской арміей ту, вожди, которой подписали Брестъ-Литовскій миръ.

Желаніе французскаго правительства, чтобы «армія генерала Врангеля» не существовала и чтобы «русскіе въ лагеряхъ» не выполняли приказаній своихъ начальниковъ, отнюдь не можетъ быть обязательнымъ для «русскихъ въ лагеряхъ». Пока

лагери существують, русскіе офицеры и солдаты едва ли согласятся, въ угоду французскому правительству, измѣнить своимъ знаменамъ и своимъ начальникамъ.

\* \*

Сохраняя армію отъ распыленія, протестуя противъ перевозки отдѣльныхъ группъ и лицъ, безъ плана и подготовки, на неизвѣстныя условія въ Бразилію, оберегая «возвращенцевъ» отъ пропаганды отъѣзда въ Сов. Россію, Главнокомандующій еще въ декабрѣ 1920 года началъ переговоры съ Сербіей и Болгаріей, гдѣ уже было размѣщено достаточное количество гражданскихъ бѣженцевъ, а также съ Чехословакіей, Греціей, Венгріей о принятіи военныхъ и гражданскихъ бѣженцевъ и съ Японіей — объ отправкѣ уроженцевъ Сибири на Дальній Востокъ въ распоряженіе Дальне-восточнаго правительства.

Въ Чехіи, несмотря на горячую поддержку върнаго друга русскихъ д-ра Крамаржа и благопріятное общественное мнѣніе, — вопросъ о принятіи арміи и гражданскихъ бѣженцевъ встрѣтилъ затрудненія и большія осложненія въ виду отсутствія кредитовъ. Въ Грецію, при всемъ сочувствіи короля эллиновъ, также невозможно было перевести армію вслѣдствіи начавшейся войны съ кемалистами. Японія, въ принципѣ, благопріятно отнеслась къ перевозкѣ части контингентовъ на Дальній Востокъ, но считала, что это можетъ быть выполнено лишь общими усиліями великихъ державъ, а затѣмъ и вовсе отказала.

Венгерское правительство, само только что пережившее большевистскую опасность, отнеслось къ просьбъ генерала Врангеля весьма внимательно и готово было принять большое число чиновъ арміи, солдатъ и офицеровъ, но конференція дипломатическихъ представителей союзныхъ державъ въ Венгріи взглянула на это иначе и не дала своего разръшенія, на томъ основаніи, что разселеніе въ Венгріи русскихъ контингентовъ «могло бы ускорить безпорядки и облегчить антибольшевиц-

кія интриги, противныя истиннымъ интересамъ Венгріи и всего цивилизованнаго міра», какъ писалъ о томъ предсѣдатель конференціи Итальянскій представитель, принцъ Кастаньетто, русскому военному представителю въ Венгріи полковнику фонъ-Лампе.

Такимъ образомъ, большевизмъ былъ принятъ подъ высокую руку г.г. дипломатическихъ представителей и борьба съ нимъ, — признана противной интересамъ и Венгріи, только что жестоко пострадавшей отъ него, и всего цивилизованнаго міра. . Однако на пріемъ 1000 человъкъ Венгерское правительство все же согласіе дало.

Переговоры съ Болгаріей и Сербіей, и тамъ уже перегруженныхъ разселеніемъ гражданскихъ бъженцевъ, при далеко не блестящемъ финансовомъ положении этихъ странъ, особенно Болгаріи, — сначала шли очень туго. Но, наконецъ, послъ того, какъ общими усиліями Главнокомандующаго, образованнаго имъ въ Константинополь Русскаго Совъта и русскихъ обшественныхъ организацій въ Константинополь. Сербіи и Болгаріи — были получены отъ Сов'єщанія пословъ въ Парижі необходимыя средства, вопросъ о принятіи нашихъ контингентовъ Болгаріей и Сербіей быль рішень положительно, и въ конив апрвля 1921 г. генераль Шатиловъ привезъ радостное извъстіе о томъ, что Сербія принимаетъ къ себъ 7.000 человъкъ и Болгарія 9.000. Это, конечно, не было полнымъ разръшеніемъ вопроса, но во всякомъ случав это былъ первый шагь къ разселенію арміи, за которымъ въ непродолжительномъ времени послъдовали и другіе.

Верховный комиссаръ Франціи въ Константинополѣ генералъ Пелле рѣшилъ наконецъ нѣсколько смягчить свою политику въ отношеніи Русской арміи. Комендантъ Лемноса былъ удаленъ, пайки, хотя и значительно сокращенные, были сохранены до вывоза послѣдняго русскаго солдата изъ Лемноса и Галлиполи.

Къ концу 1921 года — усилія Главнокомандующаго по вывозу армін въ славянскія земли были закончены, если не счи-

тать 2.000 чел., остававшихся въ Галлиполи подъ командой ген. Мартынова. (Постепенно ихъ число уменьшалось благодаря частнымъ отправкамъ). Наконецъ, 5 мая (ст. ст.) 1923 года последній воинъ Русской арміи покинулъ Галлиполи. Русскій флагъ, въ теченіи двухъ съ половиной летъ развевавшійся на чужой, но сделавшейся всемъ близкой территоріи, былъ спущенъ съ соблюденіемъ воинскихъ почестей, и на бывшемъ Голомъ Полесвидетеле страданій Русской арміи — остался стражемъ русскихъ могилъ — величественный памятникъ, сооруженный трудами русскихъ воиновъ, до конца оставшихся верными своему долгу и своему Главнокомандующему.

Страница пребыванія Русской арміи на Босфорѣ у стѣнъ Царьграда перевернулась. Открылись новыя страницы.

Русская армія стала жить при новыхъ условіяхъ, на новыхъ містахъ, уже не сосредоточенная какъ раньше, но все же не нарушившая ни своей цівльности, ни своей спайки, ни своего единенія съ Главнокомандующимъ, который и въ послідующіе годы много разъ и своимъ авторитетомъ и своей волей оберегалъ родную армію отъ тіхъ, кто хотівлъ сдівлать ее партійнымъ орудіемъ, — игрушкой въ рукахъ личныхъ честолюбій. . .

Я. Репнинскій.

## Югославія.

«И неужель твой вътеръ свъжій Вотще намъ въ уши сладко вылъ, Къ Руси славянской, печенъжьей, Вотще твой Рюрикъ приходилъ?»

Гумилевъ. «Швеція».

Черезъ десять лѣтъ послѣ кончины ген. Врангеля, уже потерялась острота многихъ споровъ, которые въ свое время казались столь животрепещущими. Все течетъ, все измѣняется. Надъ эпохой, еще такой близкой по времени, почти на нашихъ глазахъ образуется налетъ исторіи.

Но этотъ налетъ исторіи не коснулся образа самого Главнокомандующаго. Онъ, какъ живой, встаетъ въ воспоминаніяхъ. Здѣсь, въ Бѣлградѣ, кажется порою, что появится его высокая фигура на одной изъ улицъ, что раздастся его голосъ на какомъ нибудь офицерскомъ собраніи, что почувствуется тотъ неизъяснимый токъ силы и власти, который заставляль одновременно трепетать и радоваться...

Не коснулся налетъ исторіи и еще одной стороны, связанной съ нимъ: это область его основныхъ идей. Съ необыкновенной отчетливостью выявляется, что эти идеи прозріввали буду-

щее. Созданный имъ Русскій Обще-Воинскій союзъ живеть и будеть жить. Съ тѣхъ поръ онъ претерпѣлъ много ударовъ, жестокихъ и, казалось, непереносимыхъ; но ни одинъ изъ нихъ не оказался фатальнымъ.

\* \*

Періодъ пребыванія Врангеля въ Югославіи совпадаетъ съ временемъ ожесточенной борьбы вокругь Русской арміи.

Это было въ тѣ дни, когда не только Версальскій миръ казался вѣчнымъ, но и принципы, на которыхъ былъ построенъ новый міръ, казались окончательно побѣдившими: это было торжество демократіи. Для всякаго «здраваго политика» было «ясно», что нѣсколько уцѣлѣвшихъ европейскихъ троновъ это послѣдніе остатки прошлаго, которые можетъ быть и просуществуютъ нѣкоторое время; но самъ побѣдоносный принципъ будетъ шириться, одерживать новыя побѣды и захватывать новыя области.

Въ такой обстановкъ лъвыя русскія теченія пріобрътали особый въсъ и даже реальную силу. Для этихъ круговъ самъ Врангель, хотя и прислушивавшійся къ голосу общественныхъ круговъ, но никогда не позволявшій имъ добиться командной высоты, былъ силой реакціонной: этимъ было сказано все. Для этихъ круговъ первой задачей было «освобожденіе арміи отъ Врангеля» и превращеніе ее въ чисто профессіональную и бытовую огранизацію: а такъ какъ «военное дѣло», какъ профессія, уже нигдъ не могло быть примънено, то слъдующимъ этапомъ являлось-бы превращеніе этой организаціи въ простые рабочіе союзы.

Но въ это же время Врангель столкнулся съ другой силой: это была сила монархическаго романтизма. Въ эту эпоху «монархическіе романтики» были не въ модъ. Они не могли имъть реальнаго значенія въ общей политической конъюнктуръ. Но

для дъла Врангеля они пріобрѣтали большой и почти роковой смыслъ.

Сама Русская армія была романтичной; она родилась къ тому-же не въ огнъ гражданской войны. Ея родословная идетъ дальше. Она впитала въ себя традиціи Императорской арміи, вышла изъ нея, взяла на себя миссію не только борьбы съ большевиками, но борьбы за Россійское государство.

Бълградъ, куда попалъ Врангель, былъ средоточіемъ этого монархическаго романтизма. Если Рейхенгальскій съвздъ и Высшій монархическій совътъ, находившійся въ то время въ Берлинъ, организаціонно оформили это теченіе, то главнымъ пунктомъ дъятельнаго, непосредственнаго и особо активнаго монархизма оказался Бълградъ и Югославія. Карловацкій соборъ, еще до прибытія Главнокомандующаго въ Югославію, далъ первый выходъ этому настроенію, а прибытіе Врангеля въ Бълградъ превратилось въ яркую манифестацію монархической мысли.

На эти домогательства Врангель отвѣтилъ: «Я принялъ то знамя, которое въ минуту развала Россіи впервые поднялъ генералъ Корниловъ и на которомъ начертано одно слово: «Отечество». Я скорѣе сожгу это знамя, чѣмъ измѣню начертанное на немъ священное слово».

\* \*

Всѣмъ этимъ теченіямъ Врангель противополагаетъ свое собственное пониманіе политической обстановки и свое собственное пониманіе задачъ Русской арміи.

Въ эту эпоху торжествующей демократіи, Врангель не върилъ въ ея настоящее торжество. Слово «фашизмъ» еще не было произнесено, но несомнънно, что онъ первый понялъ смыслъ этого еще не рожденнаго слова. Правда, онъ еще не видълъ новой экономической структуры, «корпоративнаго нача-

ла» и другихъ деталей современныхъ диктатуръ; онъ представлялъ себв будущую Россію монархіей, но обязательно съ проведеніемъ широкихъ соціальныхъ реформъ. Мнв даже думается, что вопросъ о политической формв этой монархіи, о представительныхъ учрежденіяхъ и пр. совсвиъ тускивлъ у него передъ задачами соціальнаго устройства.

Не върилъ онъ и въ магическое значеніе слова «царь». Въ то время, какъ монархическіе романтики представляли себъ современную Россію уже созръвшей для монархіи, Врангель понималь, что предстоитъ долгій путь, пока эта идея — а еще больше чувство — могутъ охватить широкія русскія массы. «Нельзя профанировать это слово», — говориль онъ не разъ. «Царь долженъ явиться тогда, когда съ большевиками не только будетъ покончено, но когда уляжется та кровавая борьба, которая предстоитъ при ихъ сверженіи. Царь не только долженъ въвхать въ Москву «на бъломъ конъ»: на немъ самомъ не должно быть крови гражданской войны — и онъ долженъ явиться символомъ примиренія и высшей милости».

Вотъ почему Главнокомандующій былъ противникомъ оффиціальнаго монархизма. «Я знаю массы, особенно военныя. Монархическая пропаганда не можетъ остаться теоретической: завтра эти массы потребуютъ себъ царя. . . Но «царь» въ эмиграціи? . . Безъ силы и власти? . . Развъ это не тягчайшій ударь по двлу монархіи?» . .

Въ этомъ его враги справа видъли «скрытый бонопартизмъ».

\* \*

Врангель не върилъ въ побъдное шествіе «демократіи», Врангель не върилъ въ магическую силу «Царя».

Но въ одно върилъ Врангель всей силой своего проворливаго духа: въ то, что міръ раскалывается на двъ части, что коммунистическое вло сплотитъ наконецъ антибольшевицкія силы. «Русскій» по душь, онъ былъ «варягъ» по духу. Какъ



Генералъ Баронъ П. Н. Врангель.

Снято въ октябръ 1927 г. въ Парижъ

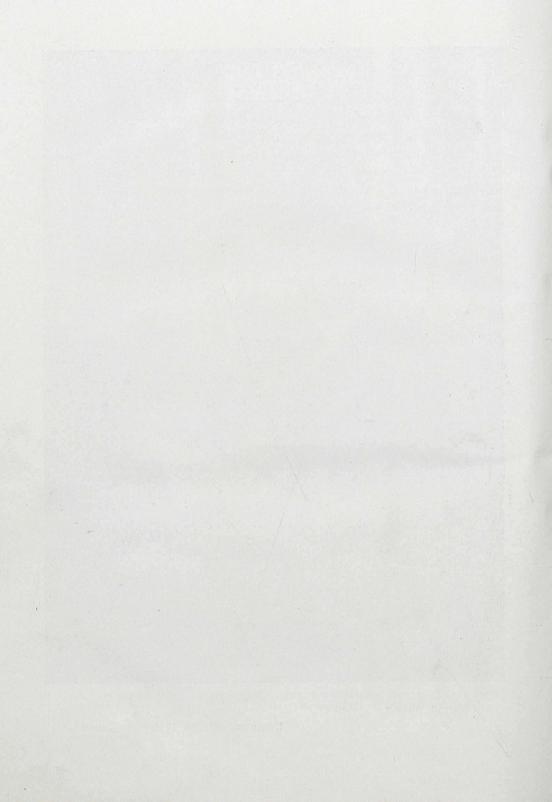

русскій, онъ понималь всю глубину содвяннаго въ Россіи зла; какъ варягъ, онъ не замыкалъ трагедіи Россіи за непроницаемую ствну «чертополоха». Онъ былъ «европеецъ» въ лучшемъ смыслв этого слова, — и никакіе верховные комиссары, тщетно старавшіеся распылить Русскую армію, никакіе парламентаріи, заигрывавшіе съ большевиками, не могли побъдить въ немъ въры въ сопротивляемость европейской культуры.

Онъ не преуменьшаль большевицкаго зла, которое представлялось ему гораздо страшнве и крупнве, чвмъ зло только «русское». Большевизмъ въ Россіи былъ для него не какой нибудь «дифтеритный налетъ», который можно излечить «смазываніемъ»: это было проявленіе общей бользни на слабомъ мъстъ организма, и льчить эту бользнь можно только тогда, когда найдется серумъ не противъ налета, но противъ дифтерита.

Вотъ почему ему были смѣшны утвержденія однихъ, что «большевизмъ не для Европы» и почему онъ быль такъ далекъ отъ мысли другихъ, что большевизмъ можетъ пасть отъ заклинаній, — все равно, демократическихъ, или монархическихъ. Онъ зналъ, что «дифтеритный налетъ» не ограничится Москвой и Россіей, что систематически и планомѣрно онъ будетъ дѣлать вылазки въ Европу. Но въ то время, какъ нѣкоторые считали Европу обреченной, онъ вѣрилъ, что образуется гдѣто центръ отпора — и что этому отпору суждено побѣдить.

Можно было-бы привести много примвровъ, какъ Врангель, и въ рвчахъ, и въ приказахъ, выражалъ съ полной отчетливостью эту мысль. Можетъ быть наиболве отчетливо выявлено это въ его предисловіи къ нвмецкому изданію моей книги: «Годы». Тамъ Врангель писаль:

«Кажется, теперь начинають открываться глаза и у народовъ Европы. Они начинають понимать опасность отъ Интернаціонала, который пользуется всеми средствами одной изъ богатейшихъ странъ, чтобы вести во всемъ міре свою агитаціонную разрушительную работу.

Тв страны, которыя большевизмомъ пользуются для сведенія своихъ счетовъ съ другими государствами, не могутъ отрешиться отъ мысли, что въ одинъ прекрасный день это оружіе сможетъ быть обращено противъ ихъ самихъ.

При видъ этой общей опасности, народы Европы должны путемъ взаимнаго сговора найти общій языкъ и противопоставить красному злу свои объединенныя силы. Въ этотъ день разорвутся и исчезнутъ кровавыя тучи и прекратятся раскаты грома, рожденнаго міровой войной».

\* \*

Изъ этого пониманія вытекаль и взглядь Врангеля на Русскую армію. Она должна быть сохранена, но не какъ профессіональный рабочій союзь, или биржа труда по пріисканію занятій. Она не можеть быть и политической партіей. Политическая партія предполагаєть свободную борьбу внутри организаціи, соревнованіе съ другими партіями, приміненіе своей программы къ условіямь сегодняшняго дня. Русская армія должна быть организаціей другого типа. Она должна быть проникнута государственнымь сознаніємь и подлиннымь непріятіємь большевизма. Въ своей внутренней структурів она должна опираться не на борьбу, но на авторитеть, не на свободу, но на добровольную дисциплину, должна искать не новыхь путей, но углублять и культивировать традицію. Только такая организація будеть иміть силу въ тоть день, когда «придуть сроки», только такая организація будеть въ этоть день полезна Россіи.

Невъроятныя трудности стояли передъ Врангелемъ при выполнении этой задачи. Надо было сперва сохранить остатки борцовъ чисто физически. Разселение армии по балканскимъ странамъ — это подлинное чудо, совершенное его желъзной волей. Но мало разселить: эта армия еще не стала на свои собственныя ноги. Надо изыскивать средства. Петроградская Ссудная казна, спасенная Русской армией, находилась въ Юго-

славіи. Казалось, что это естественный и законный источникъ для использованія на нужды контингентовъ: расходы по ея содержанію шли исключительно за счетъ главнаго командованія, а задолженность кліентовъ Петроградской Ссудной казны превысила уже оціночную стоимость заложенныхъ вещей.

Врангель зналъ, какой шумъ подымется отъ этой операціи, прежде всего въ самихъ русскихъ кругахъ. Но надо было принять ръшеніе. Несмотря на всю поднятую кампанію, Врангелю удалось продать «катаррскою серебро» (незначительную частъ хранившихся въ казнъ вещей) и освободившаяся сумма въ размъръ около 37 милліоновъ динаръ пошла на нужды арміи. Часть имущества, которое безъ жертвъ Русской арміи осталось бы въ Россіи и пошло на большевицкую пропаганду, на первыхъ порахъ спасло положеніе.

Послъ этого можно было подумать о планомърномъ разселеніи арміи на работы.

\* \*

Психологическая трудность «сохраненія арміи» была, быть можеть, еще серьезн'я матеріальныхъ препятствій.

Армія должна сохраниться, но она была осуждена на бездвиствіе. На какой срокъ? Никто не могъ на это отвівтить. При этомъ отъ арміи отнималась и иллюзія: въ одинъ прекрасный день назваться «Императорской» и надіть вензеля Державнаго Главы.

Натискъ былъ слишкомъ великъ — и Врангель отступилъ, но не уступилъ.

Единодушія не было въ самой Царской семьв. Вдовствующая Императрица и Великій Князь Николай Николаевичь находились въ рвзкой оппозиціи къ Великому Князю Кириллу Владимировичу, «Блюстителю Императорскаго Престола». Для Врангеля оставался одинъ путь: связать армію съ членомъ Императорскаго Дома, вручивъ Великому Князю Николаю Николаевичу то корниловское знамя, на которомъ было написано одно слово: «Отечество».

Великій Князь Николай Николаевичь весьма неохотно рвшился на этотъ шагъ, тъмъ болье, что вопросъ шелъ не только объ армін: отъ Великаго Князя ожидали возглавленія если не всей русской эмиграціи, то почти всего ея праваго и центральнаго сектора. Въ іюнь 1923 г. Великій Князь ставиль условіемъ своего возглавленія «опредъленное признаніе его руководства» отъ «всъхъ крупнъйшихъ существующихъ организацій, стоящихъ на національной точкі зрінія». Черезъ годъ, въ мав 1924 года, Великій Князь сказаль: «стать во главь національнаго движенія я сочту возможнымъ только тогда, когда убъждусь, что наступило время и возможность для принятія ръшеній въ соотвътствіи съ чаяніями русскаго народа». Но 31 августа того-же года случилось новое событіе: последоваль манифесть Великаго Князя Кирилла Владимировича «о восшествіи на престоль» и разкая отповадь со стороны Вдовствующей Императрицы и Великаго Князя Николая Николаевича. Расколь въ Императорской Семьв сталь явнымь. Тогда Великій Князь Николай Николаевичъ ръшилъ принять на себя возглавленіе арміей: это было 16 ноября 1924 года. \*)

Какъ-же относился Врангель къ этому «возглавленію»? Теперь уже можно сказать, что это было сдѣлано безъ энтузіазма, въ силу сложившейся психологической обстановки.

Врангеля и Великаго Князя Николая Николаевича не раздъляли политическія разногласія. «Мы не должны здъсь, на чужбинь, предръшать за русскій народъ коренныхъ вопросовъ его государственнаго устройства», — сказалъ Великій Князь въ 1924 г. и повторялъ неоднократно по цълому ряду случаевъ. Тутъ не было и вопроса честолюбія, какъ было брошено одной изъ правыхъ русскихъ газетъ по адресу Врангеля: «это — многольтняя боязнь изъ лица опредълявшаго обратиться

<sup>\*)</sup> Всв даты по новому стилю.

въ одно изъ звеньевъ подчиненія». Врангеля пугало другое: его пугалъ новый взрывъ надеждъ и неизбѣжное разочарованіе.

Если Врангель не върилъ въ то, что «вся Россія ждеть Царя» и что отъ его имени падетъ Іерихонъ, какъ когда-то палъ онъ отъ звука трубъ, то онъ не вврилъ и въ то, что «вся Россія ждеть Великаго Князя» и что Верховный Главнокомандующій, возглавившій Русскую армію за рубежомъ, потрясетъ этимъ и сердца совътскихъ офицеровъ, когда-то сражавшихся подъ его командованіемъ. Онъ отчетливо понималь и то, что для всякой «работы на дъло спасенія Россіи» Великій Князь имветь столько-же шансовъ, сколько и онъ самъ. Конечно, имя Великаго Князя, бывшаго Верховнаго Главнокомандующаго союзной арміи, обязываетъ къ вниманію со стороны бывшихъ союзниковъ. Но пойдетъ-ли это внимание дальше обязательныхъ формъ оффиціальнаго протокола? Не родится-ли, наконецъ, вокругъ Великаго Князя совершенно естественное «средоствніе», которое его именемъ будеть направлять «работу» и будуть-ли его совътники такъ-же близки той арміи, которую Врангель возсоздалъ, которую онъ организовалъ, которую онъ уберегъ?

Эти опасенія далеки отъ страха «стать однимъ изъ звеньевъ подчиненія». Наблюдая за нимъ въ эти дни, я наоборотъ восхищался его необычайному мужеству. Для меня было ясно, что въ ту эпоху самъ Врангель былъ безсиленъ что-либо сдѣлать. Но отъ него ожидали дъйствій. Былъ удобный случай свалить отвътственность на другого, а самому занять почетное, но безотвътственное мъсто. Возглавленіе Великаго Князя Николая Николаевича представлялось мнѣ не только политически и психологически неизбъжнымъ, но счастливымъ обстоятельствомъ, спасавшимъ престижъ Врангеля въ глазахъ его соратниковъ.

Но Врангель объ этомъ думалъ меньше всего. Онъ боялся разочарованія, но не въ немъ лично, а въ принципъ.

.

Не върнаъ Врангель и въ «объединение русскихъ людей»: этому научила его жизнь.

Когда въ 1926 году собрался въ Парижѣ Зарубежный съѣздъ, онъ отдалъ приказъ, въ изъятіе приказа № 82, о разрѣшеніи чинамъ Русскаго Обще-Воинскаго союза принимать участіе въ съѣздѣ. Къ этому былъ рядъ основаній. Во первыхъ съѣздъ оффиціально предполагался «внѣпартійнымъ», объединяющимъ «національно-мыслящую эмиграцію». Во вторыхъ — этотъ съѣздъ долженъ былъ подвести широкую общественную базу подъ Великаго Князя Николая Николаевича: Верховный Главнокомандующій становился уже вождемъ эмиграціи.

Въ самый посавдній моменть я получиль настойчивыя просьбы повхать въ Парижъ въ качествъ делегата. Я пошелъ къ Врангелю за совътомъ.

— «Вы знаете», — сказаль онъ, — «что я разрышиль всымь ыхать на съвздъ. Если вы меня спрашиваете, то значить спрашиваете Петра Николаевича. Какъ Петръ Николаевичъ скажу вамъ: не совътую. Изъ этого ничего не выйдетъ, кромъ огорченій».

Я не повхаль.

A A

Занимался-ли Врангель той «работой», которая стоила жизни генераламъ Кутепову и Миллеру?

Я этого не знаю. Знаю только, что у него было особое чутье, какой-то интуитивный даръ по разпознаванію провокаторовъ. Но что я доподлинно знаю, это то, что широкія массы, сліпо ему довірявшія, можеть быть и ждали отъ него какой-то «внішней линіи», но не виділи въ этой «внішней линіи» единственнаго смысла его работы: Главнокомандующій должень бодрствовать, пользоваться всімь, что идеть ко благу русскаго діла, но никто не могь и помыслить, что это русское діло

сводится единственно къ сношеніямъ съ совѣтскими людьми, а еще менѣе требовать отъ него такой работы.

Въ этомъ воспитывалъ Врангель своихъ подчиненныхъ. Армія — это резервуаръ высокаго духа, готовности къ жертвѣ «когда потребуютъ», величайшаго самопожертвованія и величайшаго терпѣнія. Армія — хранительница воинскихъ добродѣтелей и славныхъ традицій. Она противополагается всему совѣтскому, въ томъ числѣ и совѣтской арміи, хотя и состоящей изъ тѣхъ-же русскихъ людей. Сила ея не въ томъ, въ чемъ она похожа на совѣтскую, а въ томъ, чѣмъ она отъ нея отлична.

Вотъ почему онъ такъ рѣзко и опредѣленно всталъ противъ «евразійства»: въ немъ заговорилъ европеецъ и въ немъ заговорилъ человѣкъ, не терпящій компромиссовъ съ потусторонней Россіей. Онъ провидѣлъ въ этомъ первую попытку создать «духовный мостъ» съ той стороной и предчувствовалъ, что эта попытка кончится разоблаченіемъ совѣтскаго непосредственнаго участія.

Уже посав отъвзда Врангеля въ Брюссель начали появляться савды новаго теченія, столь враждебные его духу. Появились «Письма оттуда» красныхъ командировъ, становилась популярна мысль, что «русская армія едина», стали модными иллюзіи, что соввтскіе командиры, а можетъ быть и солдаты, ждутъ сверженія соввтской власти и видятъ въ насъ естественныхъ союзниковъ. Стало моднымъ двлать намеки, что при извъстныхъ условіяхъ «и Врангель и Буденный могли-бы състь за однимъ столомъ».

Врангель энергично боролся съ этими дѣтскими утопіями. Онъ понималъ, что мы сильны нашей непримиримостью, а не нашимъ соглашательствомъ.

Весною 1928 года эти мысли о возможности контакта были высказано печатно однимъ изъ видныхъ русскихъ генераловъ. Я отвътилъ на это выступленіе статьей, которую озаглавилъ: «Братаніе». Я провелъ ту мысль, что борьба не кончена, что она продолжается въ другой формъ и что призывъ «къ взаимному пониманію» есть повтореніе призыва къ братанію

на германскомъ фрнтъ 1917 года. Черезъ нъкоторое время я получилъ отъ Врангеля письмо. Оно было короткое, въ нъсколько строкъ, написанное на пишущей машинкъ, и лишь внизу, карандашомъ, стояла еле выведенная, и не похожая на обычную подпись: «П. Врангель». Въ письмъ этомъ было написано:

«Третью недвлю тяжко болень, последніе дни наступило облегченіе. Не могу не написать вамъ спасибо за вашу прекрасную статью «Братаніе». Вы сказали какъ-разъ то, что надо было сказать. Обнимаю».

Дата стояла: 5 апръля 1928 года. Черезъ три недъли его не стало.

\* \*

Мы подошли къ десятильтію его смерти.

Тяжелыя потрясенія недавнихъ дней показали, какъ дорого намъ его созданіе — Русскій Обще-Воинскій союзъ. Та свистопляска, которая разыгралась послів гибели ген. Миллера, только сильніве сплотила всіжъ, оставшихся ему вірными.

Но эти-же событія показали, что во многомъ виновны мы сами, которые уклонились отъ начертанныхъ имъ путей.

Каждый годъ на его могиль въ былградскомъ храмь совершается панихида. Молча смотрятъ на молящихся старыя императорскія знамена, около самой могилы примыкають къ нимъ знамена славныхъ добровольческихъ частей, а надъ его прахомъ рыетъ георгіевскій значекъ Главнокомандующаго и теплится трехцвытная лампада въ терновомъ вынцы. Казалосьбы, за эти десять лытъ эти панихиды могли войти въ обычай и собирать безучастную и равнодушную публику, отбывающую свою оффиціальную повинность.

Но этого нътъ. Въ этотъ день какъ-то иначе звучатъ панихидныя пъснопънія, какъ-то проникновенные раздается надгробное слово, какъ-то торжественно-взволнованны освъщенныя свычами лица. Что такое молитва? Есть-ли это только обращение къ Богу, чтобы Онъ успокоилъ «болярина и воина Петра» «въ мысты свытлы, мысты злачны и мысты покойны», или это есть мысленное соединение съ усопшимъ, жажда помощи отъ его безсмертнаго духа, надежда, что Господь «и насъ помилуетъ, яко благъ и человыколюбецъ»?

Бълградская панихида въ день его смерти есть именно такая молитва. Она и поможетъ намъ стать на его путь.

В. Даватуъ.

## Русскій Обще-Воинскій Союзъ (РОВС).

Тотчасъ же по эвакуаціи Крыма, Врангель быстро учелъ, что положение Русской армін за рубежемъ сдівлаєть ее руководящей частью эмиграціи и что участіе ея въ политической и общественной жизни русскаго зарубежья станетъ совершенно реальнымъ. Но, съ другой стороны, не зная еще какъ сложится международная обстановка и отдавая себв полный отчеть, что зарубежная армія, какъ военная и политическая сила, останется цівнной только въ условіяхъ сохраненія своего воинскаго уклада жизни и своей дисциплины, — онъ, за все время своего возглавленія арміи, а потомъ и созданнаго имъ Русскаго Обще-Воинскаго союза, не допускалъ чиновъ ихъ участвовать въ партійно-политической жизни эмиграціи. Между тымь, сама по себъ армія и РОВС представляли собой наиболье цънную за рубежемъ политическую силу. Единственнымъ, поэтому естественнымъ для него овшеніемъ было, пользуясь арміей и РОВС-омъ, какъ своей базой, и опираясь на свой личный авторитетъ, руководить политикой самому и одному.

До принятія Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ верховнаго возглавленія РОВС-омъ, генералъ Врангель являлся фактически центромъ наиболье широкой національной части эмиграціи. Вны его вліянія находились ему въ оппо-

зиціи и часто въ открытой враждів ся правый, партійно-монар-хическій и лівый республиканско-демократическій фланги.

Константинопольскій періодъ не представляль для Врангеля большихъ затрудненій для утвержденія въ національной части эмиграціи бізной политической доктрины, признанія за арміей и за нимъ самимъ руководящихъ позицій, и проведенія сознанія, что Русская армія за рубежемъ должна быть совершенно независима отъ всякихъ международныхъ оріентацій и можетъ базировать свою внішнюю политику только на Національную Россію.

Русскій сов'ять въ Царьград'я привлекъ представителей самаго широкаго круга русскаго зарубежья. Первыя затрудненія возникли у него съ Казачьими атаманами. Въ результатъ долгихъ переговоровъ, они отказались войти въ Русскій совътъ. Атаманы считали, что они облечены прерогативами высшей власти въ своихъ краяхъ и что интересы казачьихъ войскъ не позволяють имъ признать, фактомъ своего вхожденія въ совъть, высшую власть въ лиць Главнокомандующаго Русской арміей, бывшаго Правителя Юга Россіи. Они образовали Объединенный совъть Дона, Кубани и Терека, какъ независимую федерацію трехъ наибол ве крупныхъ казачыхъ краевъ и объявили, что казачьи части Русской армін, им'я прямое подчиненіе своимъ атаманамъ, лишь временно переданы въ строевое подчиненіе генералу Врангелю. Однако, находившіеся въ Константинополь Астраханскій и Уральскій атаманы въ эту федерацію не вошли, а войсковыя казачьи части, въ лиць своего команднаго состава, продолжая видъть въ своихъ атаманахъ административныхъ возглавителей своихъ краевъ, сохранили полное подчиненіе своему Главнокомандующему и видівли въ немъ высшій военный и политическій авторитеть. Надо, при этомъ, отмътить, что и со стороны Врангеля, и со стороны атамановъ, были предприняты мъры, чтобы возникшій конфликтъ не распространить на толщу строевыхъ частей. Однако, отношенія между объими сторонами были прерваны и Объединенный совътъ Дона, Кубани и Терека никогда арміей признанъ не быль. А

руководители казачества, съ техъ поръ, вели свою самостоятельную политику.

Размѣщеніе главной части арміи по Балканскимъ странамъ вызвали сопротивленіе нашего дипломатическаго представительства къ переѣзду въ Софію или Бѣлградъ Русскаго совѣта. Причинъ для этого было много. Съ одной стороны, это, по ихъ мнѣнію, могло затруднить переговоры по принятію частей арміи со стороны правительствъ заинтересованныхъ государствъ, съ другой же стороны, наши посланники, бывшіе въ то время признанными въ этихъ странахъ оффиціальными представителями антибольшевицской Россіи, не желали имѣть рядомъ съ собой русскую бѣлую организацію правительственной конструкціи, что могло вызвать вѣдомственныя тренія или же создать впечатлѣніе о непризнаніи за ними того единственнаго представительства, которое зарубежная Россія имѣетъ въ принимавшихъ армію странахъ для сношеній съ правительственными учрежденіями.

Не желая вносить осложненій въ этомъ вопрось и дабы облегчить усилія нашихъ посланниковъ по полученію согласія королевства С.Х.С. и Болгаріи на пріемъ нашихъ частей, генералъ Врангель, посль совъщанія съ товарищами предсыдателя Русскаго совъта, передъ своимъ отъъздомъ въ Бълградъ, предложилъ Русскому совъту прекратить свою дъятельность, что совътомъ и было принято.

Прибывши въ Бълградъ, Врангель вновь столкнулся съ вопросомъ объ осуществленіи политическаго руководства связанной съ арміей русской эмиграціи, которая попрежнему являлась наиболье широкой частью русскаго разсьянія.

Въ этой борьбѣ Врангель вновь обрелъ положеніе центра Русской эмиграціи. Онъ не оставался одинокимъ. Къ нему прислушивались всѣ руководители національной части эмиграціи. Именно онъ находиль для нея тѣ пути, по которымъ затѣмъ шла главная толща русскаго разсѣянія. Руководящее положеніе Врангеля среди нея было тѣмъ болѣе доминирующимъ, что въ національной части эмиграціи не создалось такихъ органи-

зацій, которыя охватили бы своей сытью широкія массы. Было много выдающихся политических дыятелей, объединенных въ совыты, комитеты и правленія, но самихъ объединеній (организацій) почти не было. Это чаще всего были политическіе генералы, не имывшіе солдать. Только монархическія группировки сумыли развить свою сыть во многихъ странахъ, включая въ свой составъ и рядовую эмиграцію.

Успехъ политической деятельности Врангеля зависель не только отъ этихъ данныхъ. Исключительную роль играло его глубокое убъждение въ своей политической правотъ, что онъ умълъ передавать всъмъ, кто къ нему прислушивался. Наконепъ, его политическая позиція въ его глазахъ имъла свою политическую цъльность и полноту. Фактически это была та Бълая идеологія, которая привлекла для борьбы съ большевизмомъ, за возрожденіе Національной Россіи, сотни тысячь бойцовъ, которые, въ жертвенномъ порывъ, заполняли мъста своихъ погибшихъ соратниковъ. Сходить съ нея онъ не считалъ возможнымъ. Онъ не могъ согласиться съ возраженіями, что Бълая идеологія не имъетъ необходимой политической базы, что она не имветъ внутреннаго содержанія и что она имвла свое значеніе только въ періодъ Гражданской борьбы, для объединенія разномыслящихъ политическихъ силъ, для борьбы противъ большевизма. Врангель считалъ Бѣлую идеологію имъющей глубокія политическія основы и не развившей лишь своей соціальной базы, для чего въ періодъ Гражданской войны не было времени, а за рубежемъ не было возможности.

Въ бѣлой идеологіи Врангель видѣлъ антипода коммунизму и не раздѣлялъ точки зрѣнія, что политическое міросозерцаніе можетъ имѣть только два вида: — монархическое или же республиканское. Онъ видѣлъ, вѣрнѣе провидѣлъ, другое раздѣленіе политическихъ доктринъ, причемъ красной доктринѣ онъ не находитъ другого противупоставленія, какъ Бѣлую идеологію.

Тогда еще фашизмъ не достигъ своего законченнаго вида, тогда не было еще тоталитарнаго строя въ Германіи, тогда еще нельзя было видѣть въ Бѣлой идеологіи прообраза фашизму, почему не всегда было легко отражать упреки въ томъ, что Бѣлая идеологія построена лишь на отрицательномъ признакѣ непримиримости къ большевизму.

Бълградскій періодъ связанъ съ реорганизаціей арміи въ Русскій Обще-Воинскій союзъ. Эта реформа сыграла исключительную роль въ жизни зарубежнаго русскаго воинства.

Не имъя матерьяльной возможности продолжать содержаніе воинскихъ частей, Врангель далъ имъ такую организацію, при которой, обезпечивая свое существованіе собственнымъ трудомъ, войсковыя части сохранили бы воинскій духъ, дисциплину и установили бы такой укладъ жизни, который не вызывалъ бы затрудненій къ легализаціи ихъ иностранными властями.

Въ вопросв монархическихъ настроеній въ эмиграціи генералу Врангелю приходилось занять опредвленную позицію. Онъ не считалъ возможнымъ примкнуть къ возникшему теченію, если бы ему пришлось поступиться своей политической позиціей. Поэтому, передъ тымь какъ рышиться на признаніе Великаго Князя Николая Николаевича верховнымъ вождемъ Русскаго Обще-Воинскаго союза, онъ счелъ необходимымъ выяснить будущую политическую позицію Великаго Князя и получить завъреніе въ объединеніи, подъ руководствомъ Главнокомандующаго, то есть его самого или его замъстителя, овшительно всъхъ воинскихъ организацій, которыя признаютъ верховное возглавление Великаго Князя. Единству зарубежнаго воинства Врангель придавалъ исключительное значение. Онъ допускалъ сохранение монархическихъ лозунговъ тъми организаціями, которыя ихъ уже приняли, но не считалъ возможнымъ участія ихъ членовъ въ политическихъ группировкахъ.

Когда на это послѣдовало со стороны Великаго Князя вполнѣ удовлетворявшія Врангеля указанія, онъ немедленно же принялъ то рѣшеніе, которое и было приведено имъ въ исполненіе послѣ личной встрѣчи съ Великимъ Княземъ, и по которому Врангель перешелъ на положеніе лишь возглавителя РОВС-а. Съ этого времени собственная политическая дѣятель-

ность Врангеля закончилась и вся его дъятельность сосредоточилась на защитъ единства РОВС-а.

Будучи фактически отвътственнымъ за судьбы вывезенной имъ арміи, онъ утратилъ полноту и безъ того трудно осуществляемой власти. Между тъмъ, со времени верховнаго возглавленія РОВС-а Великимъ Княземъ, не прекращались до самой кончины Врангеля попытки раздълить РОВС на двъ части. По существу, это было стремленіе дать возможность выйти изъ подчиненія Врангеля тъмъ организаціямъ, которыя приняли монархическіе лозунги и не препятствовать ихъ участію въ политической дъятельности партійно-монархическихъ группировокъ... надо, при этомъ, отмътить, что со стороны самого Великаго Князя особыхъ возраженій къ такому ръшенію не имълось.

Захватившій эмиграцію церковный расколь, какъ извѣстно, приняль крайне острыя формы. Большинство ея раздѣлилось на два лагеря. При этомъ цѣлыя организаціи примкнули къ той или другой сторонѣ. Врангель, послѣ происшедшаго раскола, заняль для РОВС-а нейтральную позицію, предоставивъ совѣсти каждаго слѣдовать за тѣмъ или инымъ пастыремъ и воспретилъ по этому вопросу въ организаціяхъ РОВС-а какую бы то ни было пропаганду. Эта его позиція защитила РОВС отъ тѣхъ острыхъ формъ столкновеній, которыя имѣли мѣсто въ эмигрантской средѣ.

Воть вкратць та общая обстановка, въ которой Врангелю приходилось выполнять свою историческую роль, какъ руководителю зарубежной арміи, стремившемуся сохранить ея единство и върность завътамъ Бълыхъ вождей, среди которыхъ онъ занимаетъ достойное его мъсто. Помимо искуснаго управленія войсками въ періодъ Гражданской войны и смъло проведенной имъ въ Крыму соціальной и административной дъятельности, въ основу которой онъ вложилъ принципы, весьма близкіе къ осуществленнымъ затъмъ тоталитарнымъ доктринамъ, онъ является создателемъ законченнаго политическаго міросозерцанія національной части Русской эмиграціи. Во всъхъ крупныхъ во-

просахъ, выдвигавшихся въ жизни эмиграціи, онъ являлся руководящимъ началомъ. За нимъ следовали другіе. Необходимо, при этомъ, отметить, что не было случая, чтобы не оправдывалась целесообразность его решеній.

Всв тв организаціи, которыя не пошли по его пути, иногда широко раскинувъ свою свть и свою двятельность въ эмиграціи, постепенно сходили на нвтъ и именно потому, что они не учли заввта Врангеля, что ихъ и привело либо къ политическому тупику, либо къ утерв возможности согласованія своей двятельности съ реальной политической и жизненной двиствительностью. Русская же армія и Русскій Обще-Воинскій союзъ, бывшіе при немъ и его замъстителяхъ общепризнанными центрами эмиграціи сохранили свою цвнность.

Одной изъ важнъйшихъ для этого причинъ была полно проведенная его политическая позиція въ усвоеніи ея арміей и РОВ союзомъ. Онъ завъщалъ РОВС-у независимость отъ международныхъ оріентацій, отчужденіе отъ партійно-политической грызни, утвержденіе въ своемъ политическомъ міросозерцаніи Бълой идеологіи и сохраненіе духа дисциплины и традицій Бълой борьбы и старой Императорской арміи.

Исключительныя личныя дарованія Врангеля были основаніємъ того положенія въ эмиграціи, которое было занято армієй, РОВС-мъ и имъ самимъ. Онъ имѣлъ всѣ необходимыя данныя для военнаго и политическаго вождя. Ясный и свѣтлый умъ, величіе духа, даръ провидѣнія, глубокое пониманіе всѣхъ явленій общественной и политической жизни, умѣніе вліять на массы и полное пониманіе души и сердца своихъ соратниковъ, создали ему обаяніе и популярность и среди руководителей эмиграціи, и особенно въ ея рядовой средѣ.

Все это выдвинуло его въ положеніе центра русскаго разсвянія, несмотря на всв тв трудныя условія, въ которыхъ протекала его двятельность за рубежемъ.

Кончина генерала Врангеля застала РОВС въ закончившейся организаціи. Оба его, такъ трагически погибшихъ замізстителя, генералы Кутеповъ и Миллеръ, продолжали его дізло. Будучи его непосредственными сотрудниками и участниками его двятельности, они не уклонились отъ того пути, который съ ихъ помощью, твердо велъ Врангель, отводя всв встрвчавшіяся по пути препятствія. Оба они вкладывали въ свое руководство и свои индивидуальныя качества и склонности. Кутеновъ вкладывалъ большую часть своихъ силъ въ активную борьбу съ большевизмомъ въ Россіи. Миллеръ больше двйствовалъ въ области закрвпленія организаціонной стороны РОВС-а, но оба они неизм'внно отстаивали единство РОВС-а, его Бълую доктрину и сохранили оставленное имъ Врангелемъ наслъдство незадътымъ никакими политическими теченіями и оставались независимыми отъ всякихъ международныхъ комбинацій. Врангелевская оріентація только на Россію была и ихъ защитой отъ какихъ бы то ни было посягательствъ.

П. Шатиловъ.

## Надъ могилою Вождя

1.

Все сокрыто отъ насъ Божіимъ Промысломъ. Мы смотримъ впередъ и вдаль, — и видимъ только темную облачную завъсу надъ нашей униженной и замученной Россіей. Не видимъ мы еще путей, ведущихъ къ ея освобожденію и возстановленію. Сами — разсъянные, усталые, нищіе, оглушенные катастрофой, не уразумъвшіе до глубины ни причинъ, ни послъдствій этого крушенія, не сговорившіеся еще ни о цъляхъ, ни о средствахъ нашей борьбы, — мы видимъ себя во власти историческаго рока, который влечетъ насъ впередъ, не спрашивая нашего согласія и не объявляя намъ своихъ намъреній. Fata nolentem trahunt...

Не мы дълаемъ, — насъ влечетъ. Не мы выбираемъ и ръшаемъ, — что то ръшается за насъ и совершается надъ нами. Ураганъ идетъ надъ міромъ. Черный вихрь исторіи вотъ уже двадцать лътъ крутитъ людей, какъ пыль въ сухомъ смерчъ, — бросая, и поднимая опять, и наметая пылевые сугробы. Возможно ли противостать ему и противостоять? Есть ли для насъ еще какая нибудь возможность поступка? Не обречены ли мы всъ на пассивное приспособленіе, на растерянную суетню, на медленное вымираніе въ чужихъ странахъ? Развъ нынъ въ человвиеких силах — бороться и поступать? Развв въ лицо этому черному вихрю и вздымающей его сатанинской силь — возможно смотрвть, не опуская взоръ? Развв возможенъ въ борьбв со стихіей, со стихіей ввками сложившагося безбожія и соблазна и развязавшейся въ человвкв животности и порочности, — духовный поступокъ и побъждающій характеръ? . . —

Не словами, нвтъ, не словами надо отвъчать на эти вопросы утомленія и унынія. Не словъ, не фразъ ждетъ и требуетъ отъ насъ Господь, попустившій этому черному вихрю вскрутить человъческую пыль. Въ великой исторической трагедіи — слова мертвы, если за ними нътъ большаго. . . И на искушеніе растерянностью, слабостью и уныніемъ надо отвъчать дъломъ, поступками, живой системой ръшеній, усилій и свершеній, — духовнымъ характеромъ, всею своею личностью.

«Нътъ душевныхъ силъ бороться и поступать», — шепчетъ голосъ соблазна... Пусть такъ! Но «душевными силами» и не исчерпывается совсъмъ то, что благодатно дано человъку свыше: ибо даны еще духовныя силы, силы Божественнаго происхожденія, силы священныхъ корней.

Не каждый изъ насъ знаетъ объ этомъ; многіе не върятъ въ это и не повърять до конца; а есть и такіе, которые причастны этимъ духовнымъ силамъ, но не разумъютъ ихъ природы и не умъютъ вызывать ихъ къ жизни. Но въ дъйствительности силы эти даны намъ; и время, переживаемое нами, есть время, требующее ихъ проявленія. Мы не умъемъ находить ихъ въ себъ и часто живемъ всю жизнь, не помышляя о нихъ. Но нынъ исторія и Россія требуютъ ихъ отъ насъ и мы должны укръпляться въ нихъ и жить, пребывая въ ихъ потокъ.

Исторія требуєть оть нась *героизма*. А подлинный героизмъ есть огонь духа, есть живое явленіе Божіей силы въ человѣкѣ.

И какъ бы въ доказательство того, что это требование выполнимо, что оно не чрезмърно и духовно обосновано, — Провидъние посылаетъ намъ живые личные очаги такой духовной, сверхчеловъческой силы, — героевъ, видящихъ, идущихъ и ведущихъ. При одномъ воспріятіи ихъ исчезають всв соблазны безсилія и унынія, всв искушенія пассивностью. Ибо неть доказательства болве убъдительнаго, нътъ пробужденія болве дъйствительнаго, какъ явленіе человъка героической воли и героическаго образа дъйствій. При видь его, его дыль и его образа жизни, при одномъ сознаніи того, что «это» возможно, что «это» реально, что должное, и сверхсильное есть живое событіе, что оно уже состоялось и продолжаетъ осуществляться, - въ душь просыпаются... не удивленіе и не стыдъ за свою временную слабость, а именно тв самыя, духовныя, напряженія, которыя только что казались непосильными, и именно тв самыя силы, которыя необходимы для этихъ «непосильныхъ» поступковъ. Живой духъ пробуждаетъ въ людяхъ духовность; совъстный человъкъ заставляетъ другихъ следовать совъсти; храбрость вождя родить храбрыхъ людей; за героемъ следуетъ живой потокъ героизма. То, чего я никакъ не могъ начать, — это «непомвоное», требующее «непомвоныхъ» усилій, — вотъ, оно уже начато... Какъ же мнв не влиться въ него? То, что мнв предносилось, какъ невозможное, — вотъ, оно уже совершено на половину... Значитъ — оно возможно и состоится... Не зная, какъ, и не понимая, они ли сами сдълали это, или вождь совершилъ это въ нихъ, надъ ними, за нихъ, — люди дълаютъ и вотъ, уже сдълали върное, необходимое и спасительное... И съ радостью убъдились, что казавшееся невозможнымъ - реально..,

Эта радость духовнаго одолвнія и окрыленія дается героемъ негерою въ порядкв зова, велвнія, примвра, зараженія и подражанія, — въ живой повседневной борьбв со страхами и угрозами чернаго вихря. Отсюда возникаетъ драгоцівное и священное чувство связи съ героемъ: это не зависть, а радостная благодарность, не униженность передъ нимъ, а вознесенность имъ, не ревность, а довівріе, преданность и любовь. Какъ же не віврить ему и не віврить въ его силу и побівду, когда въ общеніи съ нимъ я самъ выросъ и окрылился? Какъ же не радоваться, не благодарить и не любить, когда я благодаря ему

научился измѣрять вѣрно свои собственныя силы, извлекать изъ себя духовныя напряженія, уважать себя по достоинству и служить моему дѣлу, дѣлу моей Родины такъ, какъ я къ этому призванъ и какъ это подобаетъ. Герой становится опорой другихъ людей, ихъ пробудителемъ, ихъ окрылителемъ, живымъ мѣриломъ, живымъ примѣромъ, залогомъ предстоящей побѣды центромъ совокупнаго поступка и спасенія, персональнымъ источникомъ всеобщаго рѣшенія и свершенія. Имѣть героя въ своей средѣ — радость и счастье. Потерять героя — горе и бѣда. И никакія земныя условности, никакія соглашенія, избранія или назначенія не могутъ и не помогутъ замѣнить утраченнаго героя — негероемъ. . .

И вотъ, мы потеряли вождя и героя въ лицъ Петра Николаевича Врангеля.

## 2.

Объ историческомъ человъкъ — слово принадлежитъ исторіи; но и то только предпослъднее слово. Послъднее же — принадлежитъ Господу, видящему сердца людей и судящему объ ихъ дълахъ по ихъ любви, намъреніямъ и побужденіямъ. . .

А мы, современники, близко и иногда очень близко стоявшіє къ почившему герою, мы можемъ и должны высказать лишь
то, чѣмъ онъ былъ для насъ, что мы въ немъ осязали и видѣли,
чего мы отъ него ждали, и чего онъ хотѣлъ отъ насъ... Мы должны сказать это такъ, чтобы наши слова и наши, связанныя со
словами прошлыя и будущія дѣла—остались живымъ и удостовѣрительнымъ матеріаломъ для будущихъ историковъ нашего
лихолѣтья. Мы должны сказать о немъ то и такъ, чтобы правдивая прямота и открытая честность нашего свидѣтельства дали
бы историку вѣрный путь къ уразумѣнію ума и дара, сердца и
воли нашего полководца и правителя; такъ, чтобы слава его и
доблесть его были признаны и занесены на страницы въ назиданіе будущей Россіи. И я вѣрю въ то, что мы всѣ вмѣстѣ, всѣ
знавшіе его, искренно преклонявшіеся передъ его духовною си-

лою, — найдемъ эти слова и соберемъ эти матеріалы, необходимые для его върнаго отображенія...

Чъмъ же онъ быль для насъ?

Неисчерпаемымъ источникомъ въры, силы и уваженія къ самимъ себъ.

Имѣя его во главѣ, мы вѣрили въ правоту творимаго нами дѣла и въ близящуюся побѣду въ борьбѣ за Россію. Ибо мы не только знали о нашей правотѣ, но чувствовали ежечасно, что эта правота имѣетъ въ его лицѣ изумительный, неутомимый волевой о́рганъ; что наше дѣло находится въ рукахъ рыцарственныхъ, призванныхъ и могучихъ; что русская государственность со всѣми ея славными традиціями имѣетъ въ немъ

«боговъ органъ живой (Тютчевъ),

какъ бы нарочито созданный для этого историческаго часа и дъла.

Поэтому мы върили ему до конца и върили въ него до конца. Върили не сослъпу, но потому, что видъли его дъла и знали, какое сердце скрывается за этими дълами. Мы говорили: Господь послалъ намъ суровыя испытанія, но онъ послалъ намъ и героя; нельзя любить Россію и не помогать ему. И дъйствительно, всъ, кто не помогалъ ему въ его національной борьбъ за освобожденіе Россіи, — всъ они будутъ отмъчены исторіей, какъ люди, любившіе себя больше родины.

Онъ быль для насъ источникомъ нашей совокупной силы. Не только потому, что онъ самъ быль весь напряженная сила, весь сосредоточенное горьніе; но и потому, что мы чувствовали, какъ растуть наши собственныя силы отъ содьйствія ему, отъ общенія съ нимъ, отъ сознанія, что впереди стоитъ, идетъ и ведеть человькь его духовныхъ размьровъ и его благородства: умьющій рышать, брать на себя отвытственность и вести, — и не только къ побыдь, но, что еще гораздо больше, вести въ быдь, въ неудачь, въ промежуточные періоды бездыйствія и упадка. Мы знали, что онъ впереди насъ, и отъ этого въ насъ росло

чувство увъренности въ себъ, чувство уваженія къ самимъ себъ: ибо непоколебима была наша увъренность въ томъ, что онъ не поведетъ насъ по путямъ малодушія, соблазна, безчестія и политической интриги. Его фамильный девизъ — «Rumpo non plecto» — «ломаю, не гну» и въ то же время «сломлюсь, но не согнусь», - опредвляль его жизненный путь и предначертываль путь нашей победы. Это онь, атаковавшій подъ Каушеномъ вражескую артиллерію въ конномъ строю; это онъ, послав. шій свое незабвенное, историческое обличительное письмо Главнокомандующему Вооруженными силами Юга Россіи, письмо, которое читалось въ большевицкой Москвъ, какъ спасительный набать; это онъ, ушедшій въ изгнаніе и возглавившій крымское сидініе, зная о его стратегической безнадежности; это онъ, отвъчавшій «союзникамъ» съ «Лукулла»; онъ, создавшій Галлиполи и Общевоинскій Союзъ. . . Мы знали, что значить «Rumpo non plecto» въ его девизъ и въ его устахъ; знали и съ презраніемъ относились ко всамъ политическимъ интригамъ и нашентамъ. Надо было молиться за него и беззавътно помогать ему.

Намъ гордо было сознавать, что въ годы національнаго крушенія и развала русскіе люди сумѣли выдѣлить изъ своей среды такого человѣка, признать его, принять его, возвести его и добровольно подчиниться ему; мы гордились имъ, при приближеніи къ которому приходили въ восхищеніе и англичане, и французы, и нѣмцы, и правые, и соціалисты, — ибо мы знали, что въ его лицѣ ведетъ и побѣждаетъ русская честь и русское качество; мы знали, что въ кровавой борьбѣ и въ государственномъ правленіи, на родинѣ и за границей — въ его лицѣ Россія была на высотѣ, на высотѣ своей исконной доблести, организуемости, самоотверженія и безстрашнаго напора на свою черную судьбу.

И какъ же намъ, современникамъ всего этого историческаго позора, намъ, чье чувство національной чести такъ остро избольлось и изголодалось, какъ же намъ было не зальчивать эти раны и не утолять этотъ голодъ возлы имени, возлы дылъ, возав доблести, возав политической проницательности и государственной воли Петра Николаевича Врангеля?

3.

Что мы осязали въ немъ, что видъли?
Законченное совъстное благородство. Мужественную, неистощимую волю. Дальнозоркую, утонченную интуицію.

Въ наше время, когда такъ легко разувъриться въ чистыхъ путяхъ, въ ихъ жизненной силв и политической цвлесообразности; когда на каждомъ шагу душу сторожитъ соблазнъ ухватиться за дурныя и порочныя средства въ борьбъ со злодъями, по безстыдству и свиръпости превзошедшими всъ историческія уродства и мерзости; когда озлобленные люди, ограниченные или политически безответственные, склонны проповедовать большевицкіе пріемы борьбы, воображая во следь за ісзуитами, будто «цель оправдываеть средства», — Врангель неустанно предупреждаль противь этихъ путей, воспрещаль ихъ и внутренно отвращался отъ нихъ. Идея бълой борьбы не уживалась въ его представленіи съ грязными дівлами, осуществляемыми во имя спасенія родины. Онъ не разъ выговариваль это прямо, что «низостью и безчестіемъ Россію не спасешь» и что «бълые» влодви Россіи не нужны. Онъ зналь, что такое жертва; но не признавалъ посягательства и не посягалъ даже тогда, когда обличалъ трагическія ошибки своего предшественника. Онъ, какъ никто, умълъ властвовать: самое существо его воли и его личности дышало властью; но обязательство подчиненія, свободно имъ данное, было для него священнымъ. Онъ, способный, какъ никто, къ взрывамъ огненнаго негодованія, ум'влъ спокойно судить и строго осуждать, ломать невърное и рвать недостойныя нити, ръзать правду въ глаза и за глаза, не считаясь ни съ какими личными отношеніями. Но къ кривизнів и интригів онъ быль органически неспособень. Онь могь, какъ въ Константинопол'в передъ возвращениемъ въ Крымъ, связать свое имя съ завъдомо проиграннымъ дъломъ и взять на себя, изъ побужденій патріотизма и чести, бремя чужой неудачанности и растерянности. Но въ воспоминаніяхъ его друзей будеть много разъ отмѣчено, какъ онъ встрѣчалъ всякіе нерыцарственные совѣты и предложенія, — личныя, общественныя, политическія и организаціонныя. Онъ запрещалъ даже отвѣчать въ печати на тѣ несправедливые и злые выпады, которымъ онъ изрѣдка подвергался со стороны недоброжелателей, считая, что распри въ бѣломъ станѣ вредны и что на нерыцарственныя выходки надо отвѣчать рыцарственной апелляціей къ суду исторіи. . .

Мы видѣли въ немъ огромный зарядъ воли, — эту изумительную способность къ выбору и рѣшенію, одинокому выбору, одинокому рѣшенію, способность спокойно принимать на себя отвѣтственность и нести ее въ самыхъ трудныхъ и сложныхъ жизненныхъ положеніяхъ. Онъ всегда и прежде всего рѣшалъ самъ; всегда выслушивалъ чужіе совѣты и соображенія, но рѣшалъ одинъ и принималъ всю отвѣтственность на себя. Онъ стоялъ самъ и шелъ самъ. Онъ не терпѣлъ возлѣ себя, какъ это дѣлаютъ слабовольные люди, безотвѣтственныхъ шептуновъ, безличныхъ совѣтниковъ, общественно-политическихъ «вліятелей». Именно поэтому и только поэтому онъ импонировалъ другимъ и могъ вести другихъ за собою.

И, какъ у всъхъ людей съ могучей волей, у него было не много разныхъ желаній, а одна единая цъль, которой все въ немъ подчинялось, которой отдавалась вся личная и семейная жизнь, — та цъль русскаго національнаго спасенія, которою было одержимо все его существо. Силою этой единой и единственной волевой преданности дълу спасенія родины, — онъ становился живымъ о́рганомъ Россіи, а жизнь его становилась живымъ движеніемъ къ этой цъли.

Отсюда эта изумительная сила его характера, его опредвленность, его граненость, его сверкающій чекань, — его умініє жить не состояніями, а дійствіями; его искусство властно импонировать другимь людямь, и волевымь, и безвольнымь, и русскимь, и иностранцамь; его обычай не сторониться оть опасности и враговь, а итти имь навстрічу; его умініе не покоряться

судьбѣ, а искать власти надъ нею и лѣпить ее; его нравъ — не перелагать бремя на другихъ, а брать его на свои плечи; его даръ — двигаться по линіи наибольшаго сопротивленія. Вотъ почему согласно общему закону, по которому воля сама есть источникъ новой силы, — онъ былъ и оставался всегда гораздо болѣе сильнымъ, чѣмъ каждый изъ его сильныхъ поступковъ. Когда его воинская часть не могла сдержать натискъ сильнѣйшаго врага, — онъ становился во главѣ ея и переходилъ въ наступленіе. Когда онъ видѣлъ себя и свой Обще-Воинскій Союзъ окруженнымъ политическою интригою, онъ принималъ властныя рѣшенія, отдавалъ суровые приказы и приступалъ къ очистительной спайкѣ своихъ рядовъ. Только смерть могла погасить эту волю. Но угашая ее, она не могла не раскрыть для всѣхъ качественное благородство его сердца.

Мы знали за нимъ проницательность, доходившую до неошибающейся прозорливости. Мы знали за нимъ дальнозоркую, творчески свободную интуицію.

Владвя нвкимъ духовнымъ чутьемъ, онъ всегда смотрвлъ прежде всего вдаль, различая и предвидя тамъ то, чего не видвли, а иногда и не подозрввали окружающіе его люди. Близкіе горизонты, текущая жизнь, окружающія событія не заслоняли ему далей; напротивъ, все то, что ближе во времени и по впечатлвнію, получало у него своеобразную оцвнку, измврялось всегда другимъ, большимъ, главнымъ мвриломъ и масштабомъ. Онъ видвлъ, конечно, и близкое, особенно приближающихся къ нему людей; и притомъ, нервдко, съ изумительною ясностью, — читая съ лица у человвка, мгновенно узнавая его характеръ, его замыслы, его духъ, опредвляя его однимъ словомъ, безошибочно узнавая подосланнаго провокатора или интригующаго пролазу.

Но и въ близкомъ, и въ далекомъ онъ всегда видълъ главное, существенное, прочное, непреходящее, то, что всегда и навсегда. Онъ жилъ, какъ человъкъ съ большимъ и глубокимъ замысломъ, съ волевою идеею глубокаго и священнаго значенія, съ долгимъ и сильнымъ волевымъ дыханіемъ. И сколько

разъ, обсуждая съ нимъ больше вопросы и планы, я изумлялся не только его сосредоточенному, неутомимому соверцанію темы, присущему только большимъ мыслителямъ и ученымъ: и не только изумительной остроть и быстроть его ума и, выражаясь Пушкинскимъ терминомъ, точности его слова; и не только волевому способу разсматривать всв вопросы, - но еще особенно его способности жить и думать изъ русскаго національнаго и государственнаго инстинкта самосохраненія... Сколько разъ я думаль о томъ, что русскій народъ передъ революціей растеряль этоть драгоцінный и спасительный инстинкть, расшатанный, соблазненный и обезсиленный; и что вотъ этотъ инстинктъ долженъ пробудиться и жить за всехъ въ душе героя и вождя; и еще, что я имъю радость и счастье видъть передъ собою такого человъка. И сколько разъ потомъ я вспоминалъ этотъ отрывокъ изъ стихотворенія князя П. А .Вяземскаго о «мужествв»:

> «Подъ бурей дубъ растеть и крѣпнетъ, Подъ вѣтромъ падаетъ лоза; И гдѣ предъ солнцемъ филинъ слѣпнетъ, Орелъ глядитъ во всѣ глаза...

> > 4.

Чего же мы ждали отъ него?

Мы ждали отъ него авторитетнаго указанія, что дівлать для спасенія Россіи, и непосредственнаго водительства по путямь этой борьбы.

Мы ждали того, что онъ, съ его чувствомъ личной и національной чести, съ его умѣніемъ говорить отъ лица русской исторической силы и русскаго государственнаго достоинства (какъ тогда, на «Лукуллѣ»!..); съ его огромнымъ политическимъ тактомъ и личнымъ безстрашіемъ; съ его замѣчательнымъ сочетаніемъ необходимой тактической гибкости, ширины и подлинной идейной принципіальности, — сумѣетъ найти и создать тотъ національно-силовой выходъ, при которомъ завершится наше позорное и унизительное лихольтье и Россія возстанетъ изъ своего провала.

Этого ждали мы отъ него. А онъ хотъль отъ насъ одного: върности нашей родинъ, нашей волевой идеъ; и согласно этому, служенія ей до конца: служенія не партійнаго, не политиканствующаго, но патріотическаго и національнаго, блюдущаго честь, но не преслъдующаго цълей личнаго честолюбія. О «захватъ власти» не помышляль никто: онъ самъ не разъ говориль, что если національное спасенье придетъ изнутри, то онъ съ радостью и върностью подчинится тому, кто окажется ведущимъ и спасающимъ.

И вотъ, Господь отозвалъ его и мы его потеряли... Но именно эта потеря, этотъ внезапный и безвременный уходъ -раскрыль многимъ глаза. Подобно тому, какъ утрата нашей родины заставила насъ ощутить со всею глубиною и остротою, что мы въ Россіи имъли и что мы въ ней потеряли и въ чемъ состоитъ священная сущность Россіи, — такъ утрата Врангеля какъ бы возвращаетъ нашу мысль и наше чувство къ тому, что составляеть самую суть бълаго движенія и бълой иден. Бълая идея есть русская національная идея, которою строилась и держалась въ исторіи Россія: христіанская идея жертвеннаго служенія, идея личной и національной чести, идея всеживненнаго, беззавътнаго стоянія за священные истоки русскаго духа и русской государственности. Эта идея подвигла сердце Лавра Георгіевича Корнилова и его сподвижниковъ возстать за Россію. Эта идея вела Петра Николаевича Врангеля по путямъ его доблестнаго служенія. Эта идея утверждается нами и по ихъ смерти и поведеть насъ и впредь.

Все то, что мы досель обозначали словомъ «былое движение» было только началомъ, первымъ, героическимъ порывомъ къ осуществлению былой идеи. Эта идея не въ прошломъ, а въ будущемъ. Ей предстоитъ еще сказать свое свытлое и властное слово и повести за собою русский народъ. И совершится это тогда, когда русский народъ проснется отъ давящаго его кош-

мара, скинеть съ себя гипнозъ террора и иго коммунизма и произнесеть тв великія слова, которыя выражають самое естество бвлой идеи и бвлаго движенія: героическая борьба и жертвенное служеніе. Придеть чась и данный отъ Бога русскому народу инстинкть національнаго самосохраненія обратится къ этимъ, нашимъ идеямъ и приметь эти, наши пути. Знаемъ, что нынв въ глубинв Россіи царить вынужденное могильное молчаніе, что наши братья, тамъ, даже простонать не могуть о томъ, о чемъ взываеть ихъ душа. Но въ незримомъ, таинственномъ единеніи съ ними, отъ нихъ и за нихъ, отъ лица Корнилова и Врангеля, за насъ самихъ и за всю Россію, волею и любовью, вврою и разумомъ выговариваемъ мы эти священные заввты и зовы національной Россіи: героическая, жертвенная борьба и христіански-рыцарственное, безкорыстное, но гровное служеніе.

Подъ этимъ знаменемъ стоялъ, съ нимъ насъ велъ нашъ почившій вождь и правитель. И Россія никогда не забудетъ ни его имени, ни его доблести, ни его идеи.

И. А. Ильинъ.

## Военная дъятельность П. Н. Врангеля

I.

Въ началѣ 90 г.г. семья барона Н. Г. Врангель \*) проводила лѣто въ деревнѣ, на югѣ Россіи. Въ одинъ изъ семейныхъ праздниковъ рѣшено было устроить костюмированный вечеръ. Петру Николаевичу, тогда еще подростку, сшили костюмъ «черта». Съ рожками, хвостомъ и прочими атрибутами. Примѣривъ костюмъ и оставшись имъ совершенно довольнымъ, П. Н., по пылкости своего характера, захотѣлъ сейчасъ же провѣрить эфектъ новой игрушки. Выскочивъ изъ дома, онъ незамѣтно подкрался къ работавшимъ въ полѣ крестьянамъ. Внезапное появленіе «біса», исполнявшаго, какой то «адскій» танецъ, чрезвычайно ихъ испугало, а въ особенности бабъ. Съ крикомъ и визгомъ, всѣ въ ужасѣ разбѣжались...

Когда прошелъ первый испугъ, крестьяне решили изловить черта и, угрожающе размахивая косами, двинулись къ нему. Мальчикъ сообразилъ, что крестьяне действительно приняли его за черта и что казавшаяся ему столь интересной шутка внезапно превратилась въ несомненную и большую опасность. Устрашенный П. Н. помчался домой. Ободренная тол-

<sup>\*)</sup> Баронъ Н. Врангель, Воспоминанія, Берлинъ. 1924. Стр. 146.

па — за нимъ. Гибель была неизбъжной. Но въ тотъ моментъ, когда косы уже протянулись къ нему, П. Н. пріостановился, быстро повернулся въ сторону крестьянъ и самъ ихъ «атаковалъ». Тъ въ паникъ снова отбъжали. Такъ повторялось нъсколько разъ и П. Н. благополучно добъжалъ домой. За нимъ, въ усадебный дворъ ввалилась и возбужденная толпа, гдъ къ общему удовольствію все и разъяснилось.

Въ этой дътской шалости, П. Н. проявилъ не только большое мужество, но и удивительныя для своихъ лътъ самообладаніе и находчивость. Инстинктомъ онъ мгновенно понялъ создавшееся положеніе и спасалъ себя стремительными «контръатаками». Ибо всякое его иное тогда поведеніе окончилось бы гибелью: несомнънно, что еслибы мальчикъ сбросилъ даже маску и попытался бы разъяснить свою шутку, то обезумъвшіе рабочіе все равно бы ему не повърили и искренно посчитали, что это чертъ «отводитъ глаза», а потому и превратился въ «панича»....

Приведенный случай наглядно показываетъ, какими особенностями надълила природа умъ, волю и характеръ П. Н. Проявленные имъ тогда пылкость и самообладаніе, храбрость и глазомъръ, все это были черты, указывавшія на то, что военная дъятельность можетъ быть истиннымъ призваніемъ богато одареннаго ребенка. Въ дальнъйшемъ такъ и случилось, хотя П. Н. и не готовилъ себя къ военной службъ.

Поступивъ въ Горный институтъ и окончивъ его, молодой Врангель тѣмъ самымъ, казалось, избралъ для себя иные жизненные пути и иную, но не военную карьеру. Въ тѣ годы, П. Н., видимо, еще не осозналъ себя и своего настоящаго призванія. Чтобы такое призваніе проявилось, чтобы воспламенились еще дремлющіе военные инстинкты, необходимъ былъ, какой то внѣшній толчекъ. Имъ и была Русско-Японская война. Къ тому времени, П. Н. отбылъ уже, воинскую повинность и на общемъ основаніи, числился корнетомъ запаса. Этимъ только и ограничивалась его связь съ арміей. Въ силу патріотическихъ побужденій, Врангель добровольно отправляется въ Манчжу-

рію. Тамъ, среди повседневныхъ опасностей строевого офицера, онъ убъждается, что борьба и ея предъльное, наиболье яркое воплощеніе — война являются его настоящимъ призваніемъ. И П. Н. не ошибся, ибо теперь, уже въ исторической перспективъ, мы хорошо знаемъ, что борьба и война были тъми стихіями, которыя оказались наиболье родственными его страстной, огневой натуръ.

Почувствовавъ свое призваніе, Врангель и слѣдуетъ ему со всей своей темпераментной рѣшительностью: онъ отказывается отъ карьеры горнаго инженера, выдерживаетъ офицерскій экзаменъ и поступаетъ Л. Гв. въ Конный полкъ. Затѣмъ оканчиваетъ Императорскую Военную академію, но не прельщается службою по генеральному штабу, а возвращается въ полкъ, съ которымъ черезъ два года и отправляется на войну. Одинъ изъ блестящихъ боевыхъ эпизодовъ перваго періода войны — атака въ конномъ строю германской батареи и орденъ Св. Георгія, дѣлаютъ имя ротмистра барона Врангеля широко извѣстнымъ въ арміи.

Неть нужды подробно задерживаться на дальныйшихь служебныхь этапахь П. Н. во время Великой войны. Характерно только то, что онъ продолжаеть оставаться въ строю и командуеть лишь строевыми частями. Въ масштабъ Міровой войны, занимаемыя имъ должности конечно, не давали Врангелю возможности полностью проявлять и свою кипучую энергію и свой военный кругозоръ. Однако, даже и въ сравнительно узкихъ рамкахъ командира 1 Нерчинскаго казачьяго полка, онъ неизмънно проявляеть огромный порывъ, никогда не гаснувшую иниціативу и тонкое пониманіе природы конницы. Такъ въ бою 22 Августа 1916 г. его полкъ даетъ примърълихой и красочной конной атаки, во время которой П. Н. и былъ раненъ.

Высочайшее пожалованіе флигель-адъютантскихъ вензелей, чинъ полковника, а затъмъ производство въ генералы и назначеніе командиромъ бригады свидътельствуютъ о томъ, какъ успъшно развивалась его военная карьера. Великая война ста-

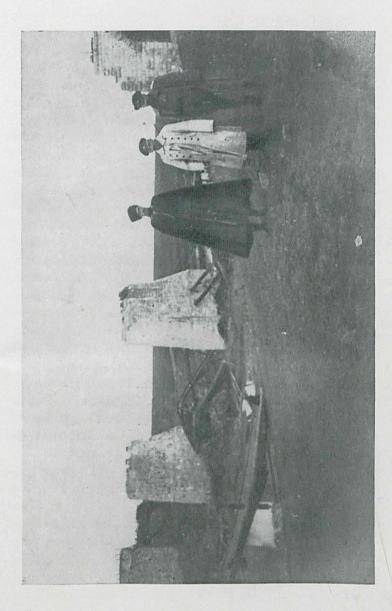

генераль-квартирмейстеръ полковникъ Кусонскій и начальникъ оперативнаго отдѣленія Май 1919 г. Командующій Кавказской арміей генераль-лейтенантъ Баронъ Врангель, полковникъ фонъ-Лампе у разрушеннаго большевиками моста на р. Салъ. См. стр. 10.

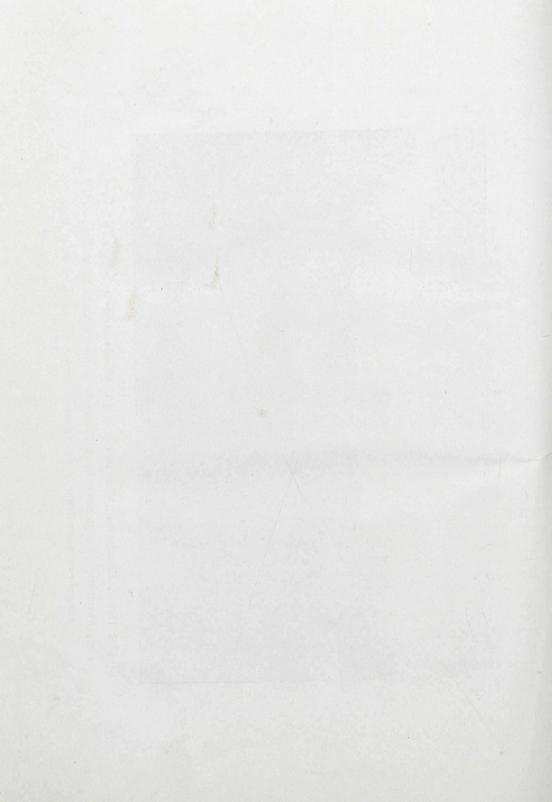

ла для П. Н. той школой, которая дала ему возможноть накопить большой военный опыть и оформить свое военное міровозэрвніе. Въ результатв, въ лицв Врангеля выявился весьма крупный кавалерійскій начальникъ. Обстоятельство, каковое необходимо подчеркнуть, ибо въ дальнвишемъ оно всегда оказывало сильное воздвиствіе на военные замыслы генерала Врангеля...

Наступила революція. Ея теченіе формально не входить въ задачу настоящаго очерка. Однако, чтобы понять духовный обликъ Врангеля, необходимо задержаться на событіяхъ 1917 года. П. Н. не принялъ революцію. Удивительно яркій и законченный типъ индивидуалиста, онъ, конечно, органически не понималь революціонной идеологіи, пропов'ядовавшей въ тв дни «обожествленіе» массъ. Но вмъсть съ тьмъ, революція олицетворяла борьбу, т. е. была стихіей наиболье понятной Врангелю. Естественно, что въ эту стихію онъ и окунулся со всею страстностью своей натуры. Подобно большинству національно настроеннаго офицерства, онъ мечталъ пріостановить развалъ арміи и сократить разгулъ революціи. Какъ извістно, изъ этого ничего не получилось, но знакомство съ психологіей того времени, знакомство съ методами революціонной работы давало огромный опыть. Не только своимъ большимъ и гибкимъ умомъ, но и сердцемъ усвоилъ онъ необходимость «дерзать». Дерзать всегда, при всякихъ обстоятельствахъ, ибо революція значительно измінила былые законы соотношенія силъ и средствъ. Освоить въ такомъ смыслъ опытъ 17 г. было тъмъ легче и естественнъе для П. Н., что «дерзаніе», ставшее въ дальнейшемъ для него основою міропріятія, было способностью вообще свойственной его рышительному и волевому характеру.

Такимъ образомъ, революція не только не «согнула» П. Н., какъ это она сдѣлала со многими, но наоборотъ вызвала къ дѣйствію весь его духовно-волевой потенціалъ.

Въ результатъ, ко времени появленія генерала Врангеля въ Добровольческой арміи, его внутренній обликъ, какъ военнаго, быль уже вполнъ законченъ: умный и отважный, готовый всегда дерзать, но умъвшій считаться съ обстановкой, онъ върилъ въ себя, въ свою звъзду и жаждалъ борьбы.

Многіе считали П. Н. честолюбивымъ, однако подобное упрощенное опредъленіе едвали соотвътствовало дъйствительности. Скоръе, онъ былъ славолюбивъ, т. е. обладалъ той чертой характера, какая, по мнънію Суворова, является добродътелью для военачальника. Добродътелью потому, что побуждаетъ на ратные подвиги.

По прибытіи въ Добровольческую армію, Врангель быль назначенъ командиромъ бригады 1-й конной дивизіи, которая въ то время входила въ составъ войскъ двиствовавшихъ на Свверномъ Кавказв. За временнымъ отсутствіемъ начальника дивизіи, П. Н., какъ старшій, вступиль въ командованіе дивизіей. Въ этотъ двухмъсячный періодъ, онъ знакомился съ новыми для него условіями веденія гражданской войны и создаль ту моральную связь между собою и частями, какая всегда была и будетъ одной изъ главнъйшихъ основъ боевого успъха.

Интересно отмѣтить тѣ пріемы, какими онъ пользовался для этого. Прежде всего и чаще всего П. Н. примѣнялъ личный примѣръ, участвуя въ конныхъ атакахъ дивизіи. Такое поведеніе новаго начальника быстро дало ему обладаніе сердцами подчиненныхъ и о Врангелѣ скоро заговорили какъ о генералѣ большой личной храбрости, какъ о генералѣ съ настоящимъ кавалерійскимъ сердцемъ.

Одновременно, онъ съ отромной энергіей занялся вопросами снабженія дивизіи. Пишеть, настаиваеть, требуеть. Иными словами, — проявляеть себя весьма заботливымъ начальникомъ, входящимъ во всв подробности хозяйственныхъ нуждъ подчиненныхъ частей.

Въ результатъ, имя генерала Врангеля становится, среди войскъ, настолько почитаемымъ, что послъдующее его назначеніе командиромъ корпуса (начало Ноября 1918 г.) принимается и одобряется войсками, какъ вполнъ заслуженное. Такое отношеніе тъмъ характернъе, что разсматриваемый періодъ

отнюдь не быль для П. Н. многопобѣднымъ. Огромное превосходство силь и средствъ большевиковъ сильно затрудняло и осложняло операціи по освобожденію Сѣв. Кавказа. Борьба велась тяжелая и жестокая. Не разъ 1-я конная дивизія имѣла неудачи и попадала въ критическое положеніе. Два раза самъ Врангель только чудомъ избѣгъ плѣна. Однако и въ это трудное время, его излюбленный пріемъ вожденія войскъ была конная атака. Онъ не колеблясь бросаетъ свои полки въ атаку и самъ несется впереди. . .

Ко времени назначенія генерала Врангеля командиромъ 1-го коннаго корпуса, обстановка на Свв. Кавказ стала мвняться въ нашу пользу. Правда, боевые кризисы еще повторялись, но все же чувствовалась, что большевицкая Таманская армія уже выдыхается.

Освобожденіе Кубани и какъ послѣдствіе этого— уширеніе оперативной дѣятельности бѣлыхъ войскъ, побудили Главнокомандующаго генерала Деникина осуществить новую организацію своихъ силъ. Поэтому, войска Сѣв. Кавказа были сведены въ Кавказскую Добровольческую армію, въ командированіе которой и вступилъ 10 Января 1919 г. \*) ген. Врангель. Въ этой новой должности, его непосредственныя усилія были направлены на очищеніе Терека отъ красныхъ.

Послъ жестокихъ боевъ у станицъ Самашинской, Михайловской и Слъпцовской, большевики были окончательно разгромлены, при чемъ только въ этихъ бояхъ Кавказская армія захватила 7 бронеповздовъ, всю непріятельскую артиллерію и болье 10.000 плънныхъ. Такимъ образомъ, къ концу Января 1919 г. Съв. Кавказъ былъ освобожденъ. Имя молодого командующаго арміей становится популярнымъ; рядъ станицъ избираєтъ генерала Врангеля почетнымъ казакомъ; Кубанская Рода награждаетъ его вновь учрежденнымъ Крестомъ Спасенія Кубани 1 степени. Но въ эти побъдные дни, П. Н. не пришлось полностью восчувствовать выпавшую на его долю славу:

<sup>\*)</sup> Всъ даты по старому стилю.

онъ заболваетъ сыпнымъ тифомъ и притомъ въ очень тяжелой формв, на пятнадцатый день болвани положение признается безнадежнымъ... Однако, послв прибытія къ больному чудотворной иконы Божьей Матери, сразу и неожиданно наступило улучшеніе. Крвпкій организмъ П. Н. и самоотверженный уходъ его жены баронессы Ольги Михайловны помогли преодольть кризисъ. П. Н. сталъ, хотя и медленно, но поправляться.

Упоминаніе въ данномъ очеркв о болвзни Врангеля имветь свой внутренній и значительный смыслъ, ибо ко времени болвзни или точнве — выздоровленія надо отнести зарожденіе причинъ твхъ разногласій, какія въ дальнвишемъ создались между генераломъ Деникинымъ и генераломъ Врангелемъ. Двло въ томъ, что во время выздоровленія бурно-двятельная натура Врангеля томилась вынужденнымъ физическимъ бездвиствіемъ. Естественно, что въ такомъ состояніи его умъ и его военное воображеніе работали повышеннымъ темпомъ.

Размышляя о ходв дальнышей борьбы съ большевиками, П. Н. останавливается на мысли о необходимости направить наши главныя усилія въ сторону Волги, и въ первую очередь — къ Царицыну. Царицынъ расцынивался имъ съ двухъ точекъ зрыня: 1) какъ весьма важная база красныхъ и 2) какъ пунктъ, дающій возможность установить непосредственную связь съ арміей адмирала Колчака. Кто близко зналъ Врангеля, тотъ, конечно, зналъ и одну изъ его характернышихъ особенностей: — неудержимо загораться полюбившейся ему идеей. Идеей «Волжскаго плана» и загорылся П. Н. Свои соображенія по этому вопросу онъ изложиль въ секретномъ рапорть отъ 4 Апрыля 1919 г. на имя генерала Деникина.

Проэктъ Врангеля не встрътилъ, однако, сочувствія Ставки, но сложившаяся, затъмъ, на фронтъ обстановка, какъ бы подтверждала предвидъніе П. Н. и въ результатъ, по совокупности общаго положенія, ръшено было овладъть Царицынымъ. Руководство новой операціей возлагалось на командующаго Кавказской арміей, т. е. генерала Врангеля. Царицынская опе-

рація была самой крупной изъ всѣхъ боевыхъ задачъ, какія ему приходилось, до того времени, выполнять и въ ней во всемъ блескѣ проявились, какъ военное дарованіе Врангеля, такъ и его кавалерійское сердце. \*)

«То коротенькое, что я напишу сейчась, — вотъ здѣсь подъ Васіамадридомъ, по сосъдству съ такъ медленно текущимъ Мансанаресомъ и сидя въ окопахъ, отъ которыхъ всего лишь двъсти и триста шаговъ до чужихъ линій, красныхъ, — будетъ такъ, почти ничто... Только иъсколько мыслей: не въ память, а для памяти Врангеля.

И, если хотите, будеть это коротенькимъ сразу и введеніемъ и послъсловіемъ къ «Царицыну»; къ тому, что было почти что самымъ красивымъ и самымъ блестящимъ во Врангелевской жизни, — въ военной.

Не знаю, прочту ли это я самъ по печатному, въ книгъ, которая выйдетъ лишь въ будущемъ году. Въдь я сейчасъ на войнъ, въ испанскомъ Иностранномъ легіонъ, въ его 9-й бандеръ, — очень славной. На войнъ противъ красныхъ, — такихъ же самыхъ, какіе были и на Кубани, и подъ Царицыномъ. Пусть, — говорящихъ иначе, на чужомъ языкъ. Пусть... Но суть вещей всетаки та же самая.

И на войнъ не знаешь, что будетъ съ тобой: прочтешь ли?

Я хочу сказать, что въ жизни своей я встрътилъ много крупныхъ людей. Въ томъ числъ и покойнаго Пилсудскаго и живого сейчасъ Кемаля. Сравнивать не къ чему. Но мое глубочайшее, всей кровью, ощущеніе, что Врангель былъ человъкъ сильнаго и самаго яркаго таланта.

Побъднаго... Даннаго Богомъ для побъдъ.

Не одержанныхъ? Не до конца одержанныхъ? Да!

Но это уже другое, — внѣ Врангелевскаго таланта лежащее. Трещина отъ землетрясенія историческаго... Или можно еще и иначе сказать. По разному. Объ этомъ разномъ и о землетрясеніяхъ историческихъ, я сейчасъ не собираюсь говорить.

Повторяю лишь то, что самъ то Врангель быль для побъдъ. Осіян-

<sup>\*)</sup> Отъ редакцін: Подробное описаніе царицынской операціи, представляющее собою главу изъ не напечатанной еще пока книги Н. Бѣлогорскаго (генерала Н. В. Шинкаренко) «Святая Война», было предназначено для помѣщенія въ настоящемъ сборникѣ. Однако, вслѣдствіе необходимости ограничить сборникъ опредѣленнымъ числомъ страницъ, къ сожалѣнію, выполнить этого не удалось и потому эдѣсь приводятся только тѣ слова, которыя генералъ Шинкаренко предпослалъ своему труду, приславъ ихъ въ редакцію съ антибольшевицкаго фронта подъ Мадридомъ:

Ко времени принятія имъ командованія бѣлыя войска уже вели упорные и затяжные бои въ раіонѣ рѣки Маныча. Наши части уже понесли сильныя потери и явно выдыхались. Надеждъ подходъ свѣжихъ резервовъ не было, ибо одновременно всѣ фронты Вооруженныхъ силъ юга Россіи переживали тяжелый кризисъ. Донская армія изнемогала въ борьбѣ съ превосходными силами красныхъ, и совершенно измученные защитники Донецкаго бассейна напрятали свои послѣднія силы. Положеніе въ армейскомъ тылу, гдѣ бушевали политическія страсти, было тоже тяжелое. Только новый боевой успѣхъ и успѣхъ крупный могъ обезпечить южно-бѣлому движенію его дальнѣйшее развитіе...

Извѣстіе о назначеніи генерала Врангеля возглавителемъ ведущейся на Манычѣ операціи, сразу подняло настроеніе войскъ. Таково было уже тогда обаяніе его имени.

Быть можетъ никогда въ дальнъйшей своей дъятельности, П. Н. не давалъ такого мощнаго разряда своей боевой энергіи, какъ въ тъ историческіе манычскіе дни. Въ немъ, какъ бы созръль до предъльныхъ высотъ тотъ маленькій «бісъ», который когда то такъ напугалъ крестьянъ своимъ видомъ, Былой дътскій задоръ переродился въ неудержимое дерзаніе, а былой дътскій глазомъръ осмысленный уже большими знаніями и опытомъ, обострился до крайности.

Глубочайшая въра въ себя владъла имъ въ тъ дни и передавалась войскамъ. На прекрасномъ конъ, сопровождаемый

но побъднымъ. И остался такимъ для насъ навсегда, вопреки нашему крымскому пораженію.

Остался побъднымъ, — отъ того что нътъ никого, кто не чувствовалъ бы инстинктивно Врангелевскую побъдную сущность!

И я бы хотѣлъ, чтобы эти немногія мои строки, написанныя снова подъ большевицкимъ огнемъ, объяснили всякому, что «Царицынъ» не только воспоминанія, но и призывъ быть воистину на дѣлѣ на Врангелевскомъ военномъ пути.

Н. Бълогорскій.

<sup>11/24</sup> сентября 1937 г.»

георгіевскимъ значкомъ командующаго арміей, онъ объвзжаль свои полки, какъ красочное и бодрящее явленіе. Краткими «врангелевскими» словами подбадривалъ утомленныя части и звалъ ихъ къ побъдъ...

Быстро разобравшись въ сложной боевой обстановкѣ, неожиданно къ тому же ухудшившейся въ связи съ подходомъ къ противнику коннаго корпуса Думенко, генералъ Врангель весьма остроумной мѣрой переправилъ войска черезъ болотистый, трудно проходимый Манычъ и развернулъ свои конныя силы на восточномъ берегу. Приказалъ развернуть знамена, а трубачамъ играть полковые марши. . .

Какъ на парадъ, строились полки, гремъла музыка и ръяли знамена! Затъмъ блеснули шашки, раздалось могучее «ура» и конная масса понеслась въ атаку... Эта классическая батальная картина, лучше длительныхъ описаній даетъ представленіе, какъ о пріемахъ веденія боя Врангелемъ, какъ и о его духовномъ обликъ, какъ полководца.

Успѣхъ былъ полный, а съ послѣдующимъ занятіемъ станицы Великокняжеской ликвидировалась и вся X армія красныхъ, чѣмъ возстанавливалось, наконецъ, наше стратегическое положеніе. Въ теченіе этой блестящей операціи большевики потеряли до 15.000 ч. только плѣнными, 55 орудій и до 150 пулеметовъ. Путь къ Царицыну, а слѣдовательно и къ Волгѣ былъ открытъ...

Довершивъ пораженіе врага энергичнымъ преслѣдованіемъ, ген. Врангель, во исполненіе директивы Главнокомандующаго, — «овладѣть Царицыномъ» — продолжаетъ движеніе на востокъ. Усиленные свѣжими резервами и имѣя изъ Москвы рѣшительныя требованія во чтобы то ни стало удержать «Красный Верденъ», большевики проявляли большое упорство. Чтобы судить о томъ напряженіи, съ какимъ Врангель велъ бои за овладѣніе укрѣпленнымъ Царицыномъ, достаточно указать, что за время этихъ боевъ его Кавказская армія потеряла убитыми и ранеными — 5 начальниковъ дивизій, 2 командировъ бригадъ и 11 командировъ полковъ.

Послѣ семнадцатидневной операціи войска Врангеля овладьли 17-го Іюня Царицыномъ. Необходимо, при этомъ, отмѣтить, тотъ удивительно смѣлый планъ, какой примѣнилъ Врангель для непосредственнаго овладѣнія городомъ: онъ совершенно обнажилъ свой фронтъ на двадцать слишкомъ верстъ, сосредоточилъ три четверти своихъ силъ на правомъ флангѣ и столь внушительнымъ кулакомъ нанесъ ударъ вверхъ по Волгѣ. Это была внѣшне азартная, но въ дѣйствительности совершенно обдуманная ставка на психологію врага. И большевицкая карта была бита. . Въ Манычскихъ бояхъ, а затѣмъ въ Царицынской операціи проявились весьма ярко двѣ главныхъ черты характера Врангеля: неудержимый порывъ и изумительная настойчивость. Сочетаніемъ такихъ крайностей и характеризуется большое военное дарованіе.

#### II.

Изучая жизнь и дъятельность П. Н. Врангеля, невольно приходишь къ заключенію, что по своимъ послѣдствіямъ, тогда еще незримымъ, овладѣніе Церицыномъ явилось для П. Н. событіемъ чрезвычайно важнымъ, а въ извѣстномъ смыслѣ и роковымъ. Царицынская побѣда создала его имени большую популярность въ войскахъ. Въ тоже время, на него обратила вниманіе и имъ заинтересовалась иностранная дипломатія въ лицѣ представителей Англіи и Франціи. Такимъ образомъ, генералъ Врангель сразу и замѣтно выдвинулся изъ среды старшихъ начальниковъ, каковое обстоятельство и предопредѣлило, какъ его дальнѣйшую роль въ ведущейся борьбѣ, такъ и его дальнѣйшій крестный путь.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, взятіе Царицына послужило, какъ бы причиной къ обостренію отношеній между генераломъ Деникинымъ и генераломъ Врангелемъ, что въ свою очередь оказало большое вліяніе на послѣдующія событія.

Съ занятіємъ Царицына кореннымъ образомъ измѣнялось стратегическое положеніе Бѣлыхъ армій Юга-Россіи. Иниціати-

ва переходила въ руки генерала Деникина и это обстоятельство давало ему долгожданную оперативную свободу. Прибывъ въ Царицынъ, Главнокомандующій отдалъ тамъ 20 Іюня свою извъстную директиву, вошедшую въ исторію Бълой борьбы подъ названіемъ «Московской». Согласно этой директивы, ръшительный ударъ по большевикамъ предполагалось нанести въ направленіи Донецкій бассейнъ — Харьковъ — Курскъ — Орелъ — Москва. Въ связи съ такимъ планомъ, ударная группа Донецкаго бассейна усиливалась за счетъ войскъ Кавказской арміи. Такимъ образомъ, въ предстоящей операціи на Москву, Кавказской арміи отводилась роль лишь подсобная.

Какъ указывалось уже раньше, П. Н. во время своей бользни пришелъ совсъмъ къ иному плану дальнъйшихъ дъйствій, плану, въ который онъ и увъровалъ со всею страстностью своей натуры. Поэтому не трудно понять, какъ мало онъ сочувствовалъ содеожанію Московской директивы.

Исторія всіхъ білыхъ фронтовъ знастъ не мало приміровъ, когда рішенія Главнокомандующихъ не встрічали сочувствія подчиненныхъ. Однако, такое разномысліє не иміло, обычно, никакихъ трагическихъ послідствій. Въ данномъ же случать, т. с. въ вопрост о Московской директивть, обстановка нли выражаясь точнітье — психологическая обстановка, оказалась весьма сложной, а потому и трудной.

По складу ума, характера и по своимъ міровоззрѣніямъ А. И. Деникинъ и П. Н. Врангель были людьми совершенно различными. И судьбѣ было угодно, чтобы столь разныя натуры усвоили, каждый вполнѣ самостоятельно, одно и тоже убѣжденіе. Генералъ Деникинъ и генералъ Врангель заподозрили другъ друга въ томъ, что ихъ коренное расхожденіе по вопросу о Московской директивѣ объясняется не идейными соображеніями, а исключительно личными мотивами. Это трагическое, но вполнѣ добросовѣстное заблужденіе повлекло за собою въ дальнѣйшемъ много печальныхъ и тяжелыхъ послѣдствій...

Генералъ Врангель, конечно, принялъ къ исполнению Мос-

ковскую директиву и сталь выполнять ее со всею добросовъстностью подчиненнаго. Но Врангель не быль натурой ординарной, а потому къ нему и нельзя подходить съ обычными, шаблонными мърками. Онъ могъ или ярко горъть выполняемымъ имъ дъломъ и тогда давать изумительные взлеты своей энергіи и своей творческой фантазіи или только добросовъстно исполнять директиву, что конечно не воодушевляло П. Н. и не давало его дъятельности должнаго военнаго вдохновенія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, бурная потенціальная энергія Врангеля требовала своего использованія и въ результатѣ, владѣвшее имъ огромное внутреннее напряженіе естественно обратилось въ сторону генерала Деникина. Свою неудовлетворенность онъ фиксировалъ въ рапортахъ и письмахъ, направляемыхъ Главнокомандующему. Къ сожалѣнію, взаимное непониманіе не только не разъяснялось, но наоборотъ углублялось и обострялось. Страстности и порыву одной стороны противопоставлялись упорство и неподвижность другой...

Разбирая теперь, т. е. въ уже исторической перспективѣ, а слѣдовательно и съ полнымъ безпристрастіемъ Московскую директиву, надо признать, что если съ точки эрѣнія военныхъ принциповъ «волжскій варіантъ» Врангеля былъ несомнѣнно правильнымъ, то и московскій варіантъ плана борьбы въ масштабѣ обще-россійскомъ, имѣлъ свои положительныя стороны съ точки эрѣнія какъ экономическихъ, такъ и политическихъ соображеній.

Что касается волжскаго варіанта, то онъ даваль надежду на возможность соединенія южно бізлыхъ армій съ восточными арміями адмирала Колчака. Въ этомъ была его огромная цізность, огромная военная цізлесообразность.

Въ началѣ Марта 1920 г., генералъ Врангель былъ освобожденъ отъ занимаемыхъ имъ должностей и вывхалъ въ Константинополь. Судьба, однако, готовила ему не вынужденное бездѣйствіе, а новый и тернистый путь. 22-го Марта онъ былъ назначенъ преемникомъ генералу Деникину и вступилъ въ командованіе остатками Вооруженныхъ силъ Юга Россіи, собравшимися въ Крыму послѣ различныхъ эвакуацій.

Прежде чвмъ приступить къ описанію двятельности П. Н. Врангеля, какъ Главнокомандующаго, необходимы нвкоторыя предпосылки, знакомство съ которыми помогуть вврно уяснить логику и направленіе его дальнвишей работы.

Положеніе строевых вачальников въ гражданскую войну было чрезвычайно тяжелымъ. Постоянные, упорные и затяжные бои, обычно съ численно превосходнымъ врагомъ, требовали крайняго напряженія всѣхъ духовныхъ и физическихъ силъ. Въ этой непрерывной боевой страдѣ, все вниманіе строевыхъ начальниковъ неизбѣжно отдавалось заботамъ только текущаго дня. Такая обстановка не давала возможности сосредоточиться на разборѣ и провѣркѣ уже имѣвшагося огромнаго боевого опыта и сдѣлать соотвѣтствующіе выводы. Только отдѣльныя лица, склонныя къ философскому мышленію пытались осознать происходившія событія и разобраться въ ихъ военно-идейной сущности. А разобраться было въ чемъ и необходимость такого синтеза была очевидной...

Революція и начавшаяся затымь гражданская война внесли въ военный обиходъ рядъ существенныйшихъ измыненій. Прежде всего и больше всего измынила привычную, выками сложившуюся военную психологію идея добровольчества. Являясь въ первый періодъ своего осуществленія выраженіемъ величайшей жертвенности, эта идея постепенно подмыняла свою первоначальную формулу высокой моральной цынности «воюю потому что хочу», иной болье низменной, а потому и таившей въ себы источникъ опасныхъ соблазновъ — «воюю какъ хочу».

Въ результатъ, былой комплексъ военно-идейныхъ понятій подвергся значительному измѣненію, что въ свою очередь и неизбѣжно закрѣпило въ жизни и дѣятельности Бѣлой арміи систему импровизацій. Этика, принципы дисциплины, оперативное творчество, административныя мѣропріятія, все это подверглось переоцѣнкъ. Былыя высокія идеи снижались и низводились до уровня господствующихъ тогда упрощенныхъ взглядовъ и огрубѣвшихъ понятій. Правовыя нормы замирали...

Впрочемь въ первый періодъ добровольчества, совокупность всёхъ этихъ ошибокъ, недочетовъ и заблужденій не давала еще всёхъ тёхъ печальныхъ последствій, какія выявлялись въ дальнейшемъ, ибо армія была небольшой, действовала въ кулаке и собственнаго тыла не имела. Когда же борьба развернулась уже во всероссійскомъ масштабе и Вооруженныя силы юга Россіи заняли тысячеверстный фронтъ — отъ Волги до Днепра, армейскій организмъ оказался уже тяжело больнымъ. Запущенная болезьнь приняла острыя формы.

По неизмѣннымъ военнымъ законамъ прежде всего сталъ сдавать и разваливаться плохо организованный тылъ. Въ результатѣ, располагая всѣми возможностями для своего усиленія, армія, ко времени рѣшительнаго столкновенія съ большевиками, оказалась настолько обезсиленной, что исправить органическіе недочеты всей системы не могла уже и легендарная доблесть фронта.

Переписка генерала Врангеля съ генераломъ Деникинымъ въ 1919 г. свидътельствуетъ, что П. Н. одинъ изъ первыхъ понялъ необходимость измъненія методовъ борьбы и упроченія въ арміи регулярныхъ началъ. Однако онъ, какъ и всѣ другіе строевые начальники, былъ слишкомъ перегруженъ текущей работой, чтобы имъть возможность ръшить вопросъ о назръвшихъ реформахъ. Эту возможность онъ получилъ только тогда, когда обстоятельства заставили его временно прервать свою службу въ арміи и выъхать заграницу. Такимъ образомъ, судъбъ было угодно, чтобы въ эти весьма для него морально тяжелые дни, П. Н. могъ продумать все то, что подсказывалъ ему

раньше его военный инстинктъ. Поэтому, когда Врангель вернулся снова въ Крымъ, чтобы возглавить борьбу, онъ привезъ съ собой продуманный и стройный планъ реорганизаціи арміи. Былъ ли такой планъ записанъ на бумагѣ или оформился только въ его умѣ, это, конечно, неважно. Важно то, что, находясь въ изгнаніи, Врангель предрѣшилъ реформу.

Одной изъ первыхъ мѣръ генерала Врангеля, какъ Главнокомандующаго, было переименованіе Вооруженныхъ силъюга Россіи въ Русскую армію. Этотъ фактъ необходимо отмѣтить потому, что это переименованіе являлось не только формальнымъ, но знаменовало собою программу рѣшительныхъ, коренныхъ реформъ. Въ крымскій періодъ, діагнозъ болѣзни былъ поставленъ вѣрно и руководимыя новымъ Главнокомандующимъ крымскія войска свернули наконецъ на единственно вѣрный путь — путь Русской арміи! Въ результатѣ, реформированная Русская армія, съ поразительной быстротой, снова вернула вѣру въ себя и въ свое національное значеніе.

Мы знаемъ теперь, какой, казалось, безнадежной представлялась политическая и военная обстановка Крыма въ тв дни, когда, повинуясь только долгу, П. Н. принялъ на себя тяжкій крестъ Правителя и Главнокомандующаго. Какимъ пламеннымъ духомъ надо было обладать, какую несокрушимую волю надо было тогда имѣть, чтобы не только вернуть лично себѣ въру въ возможность продолженія борьбы, но увлечь этой върой и свои войска! Что то былинное, нечеловъческое проявлялось тогда въ духовномъ образъ Врангеля...

Надвленный всей полнотой власти, П. Н. въ должности Главнокомандующаго, ведетъ чрезвычайно красочные бои за выходы изъ Крыма и за дальнъйшее уширеніе оперативнаго плацдарма. Характерной особенностью этихъ боевъ являлось гармоничное сочетаніе порывовъ кавалерійскаго сердца Врангеля съ точнымъ, хладнокровнымъ расчетомъ одареннаго полководца.

Чтобы имъть представление о полководческой дъятельности Врангеля вообще, достаточно указать на его операцию противъ коннаго корпуса Жлобы, операцію, потрясающую военное воображеніе. Съ удивительнымъ искусствомъ и хладнокровіємъ. Врангель заманилъ конную массу красныхъ, окружилъ ее пъхотными частями и затъмъ стремительнымъ ударомъ покончилъ съ нею. Военная исторія знаетъ немного примъровъ, когда принципъ сосредоточенія силъ, т. е. важнъйшій военный принципъ, былъ бы столь полно и блестяще осуществленъ, какъ осуществилъ его генералъ Врангель въ этой операціи.

Въ крымскій періодъ борьбы съ большевиками, военную дѣятельность П. Н. нельзя разсматривать, какъ только внутренне-русское дѣло. Въ это время велась и Польско-совѣтская война. И для того, чтобы оцѣнить все значеніе личности и дѣятельности генерала Врангеля, необходимо указать, что болѣе 40 пѣхотныхъ и болѣе 20 конныхъ совѣтскихъ пополненныхъ и устроенныхъ полковъ, уже направленныхъ на польскій фронтъ, были съ пути повернуты на югъ и брошены противъ Врангеля. Не трудно себѣ представить, что произошло бы, еслибы эти внушительныя силы продолжали бы свое движеніе на западъ... Впрочемъ, кто и когда, за рѣдчайшимъ исключеніемъ, цѣнилъ русскіе самопожертвованіе и героизмъ?

Въ Крыму Врангель сдълалъ все, что было въ его возможностяхъ, и, конечно, не его вины въ томъ, что соотношение силъ и средствъ оказалось несоизмъримымъ.

Разсматривая дѣятельность генерала Врангеля, какъ Главнокомандующаго, невозможно не остановиться на вопросѣ объ эвакуаціи Крыма, ибо эта операція, по своей сущности, чрезвычайно сложная и трудная, проявила во всей полнотѣ административныя дарованія П. Н. Задуманная втайнѣ, подготовленная очень вдумчиво, она была осуществлена съ полнымъ успѣхомъ. Врангель предусмотрѣлъ все, что было въ человѣческихъ силахъ. Его задачей было вывезти боеспособную армію, ибо на этой задачѣ основывались и всѣ его дальнѣйшіе политическіе расчеты. Чтобы судить о томъ, какъ обезпечилъ Врангель свои войска, вывозя ихъ изъ Россіи, достаточно при-

вести хотя бы краткій перечень того огромнаго имущества, которое въ Константинополь было «реквизировано» французскими оккупаціонными властями у Русской арміи въ уплату за скудный армейскій паекъ:

45.000 винтовокъ
350 пулеметовъ
60.000 ручныхъ гранатъ
330.000 снарядовъ
12.000.000 ружейныхъ патроновъ.

300.000 пудовъ зерна 20.000 пудовъ сахару 17.000 пудовъ чаю 50.000 пудовъ разныхъ продуктовъ.

до 200.000 комплектовъ обмундированія 340.000 комплектовъ бѣлья 58.000 паръ обуви 40.000 пудовъ кожи 140.000 штукъ одѣялъ 810.000 метр. сукна и мануфактуры и пр. и пр.

И, понятно, что менве всего повиненъ генералъ Врангель въ томъ, что въ дальнвишемъ русскія войска терпвли неввроятныя лишенія въ лагеряхъ Галлиполи и Лемноса. Въ лицв своей арміи и его Главнокомандующаго, Россія снова была предана...

Впрочемъ, такое поведеніе бывшихъ «союзниковъ» лишь послужило къ вящему усиленію авторитета Врангеля, какъ вождя. Въ тѣ незабываемые трагическіе дни Босфоръ являлъ картину единственную въ своемъ родѣ: голодная, холодная, раздѣтая и только что покинувшая свою Родину армія съ ве-

личайшимъ энтузіазмомъ встрівчала своего Главнокомандующаго!

Встрвчала такъ, потому что П. Н. Врангель былъ природнымъ вождемъ. Въ этомъ было его призваніе, въ этомъ былъ и его рокъ!

Б. Штейфонъ.



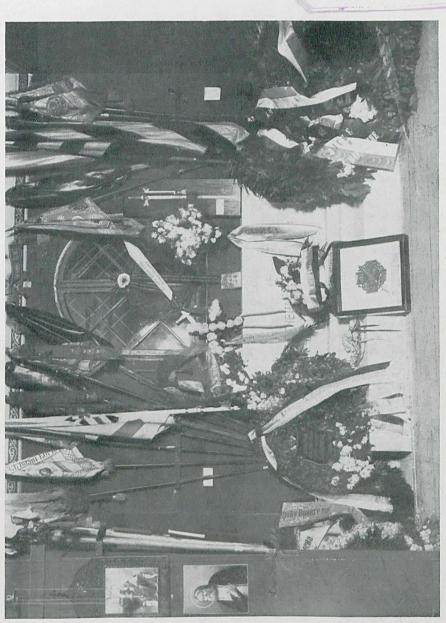

БЪлградъ 6-го октября н. с. 1929 г. Гробница генерала Барона П. Н. Врангеля въ русской церкви въ день перенесенія его праха изъ Брюсселя въ Бѣлградъ.

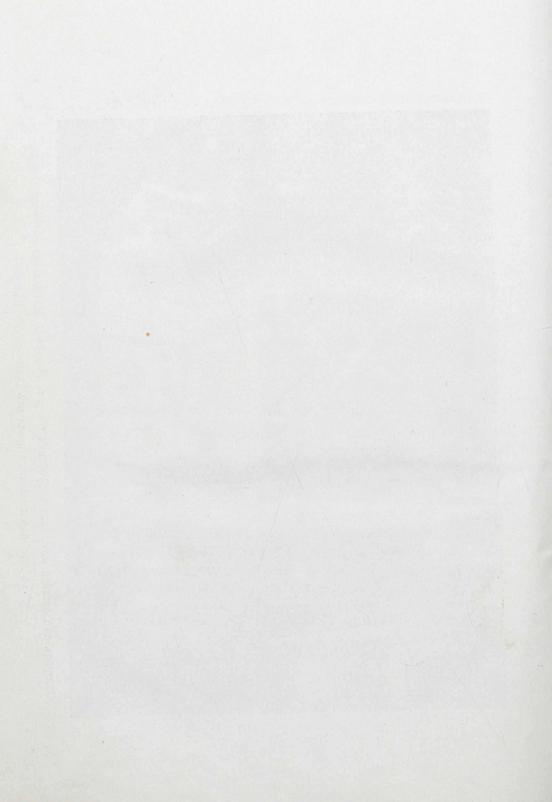



## Нашъ Вождь

«... Пусть говорять намъ, что Россія погибла, что родныхъ намъ Армін и Флота нѣтъ — мы знаемъ, что это ложь!.. Россія жива... — Истерзанную и измученную мы вынесли Ее на своихъ знаменахъ. Этихъ знаменъ, пока мы живы, не вырвать изъ нашихъ рукъ... Мы пронесемъ ихъ сквозь смерть и страданія и водрузимъ на Родной Землѣ»...

(Изъ приказа ген. Врангеля).

Исторія знаетъ мало примвровъ, чтобы въ постигшемъ его пораженіи вождь не только сохраниль свои авторитетъ и обаяніе, но и утроилъ, уесятерилъ ихъ — Русская Бѣлая армія и ея вождь-спаситель дали въ этомъ урокъ и самой исторіи. . . — Кому неизвѣстно, что та гордость, любовь и восхищеніе, что наполняли сердца бойцовъ арміи ген. Врангеля въ періодъ героической крымской эпопеи, какъ дань ореолу славы своего вождя, перешли въ поклоненіе, обожаніе и восторгъ въ годъ крушенія всего и страшныхъ моральныхъ испытаній? — Чѣмъ объяснить это «колдовство», т. к. вѣдь ясно, что какимъ-то даромъ «чарованія» владѣлъ тотъ, для чьего возвеличанія были лишними всякія званія и титулы, ибо и само одно только имя его уже покоряло своею стальной звучностью? . .

Я не преувеличиваю. — Въ оплетенныхъ колючей проволокой лагеряхъ Польши, гдв четыре мвсяца тосковали отряды генерала Бредова, куда достигли поистинв страшные слухи о Новороссійской катастрофв, убивъ, казалось, последнія надежды, квмъ-то произнесенное имя «Врангель» стало въ кратчайшій срокъ не требующимъ никакихъ доказательствъ въ своей силв, оплотомъ всвхъ сразу вдругъ вновь возродившихся
упованій; — какое-то инстинктивное чувство безграничнаго
довврія вспыхнуло въ уставшихъ сердцахъ къ человвку, котораго подавляющее большинство знало лишь по наслышкв, а
то и вовсе не знало. Изъ отрывочныхъ пересказовъ людей,
слышавшихъ о прошломъ генерала или послужившихъ подъ
его начальствомъ короткое время, уже стали складываться эпическія былины, въ коихъ новый богатырь-Вождь надвлялся
всвми дарами и качествами, требуемыми отъ истиннаго, Божьей
милостью, Вождя.

Казалось-бы, что русскихъ офицера и добровольца временъ Гражданской войны нельзя было удивить ни удалью, ни отвагой, ни подвигомъ, ни славой; а ихъ вожди составляли исключительно героическій и подвижническій сонмъ, гдв каждый за вынкомъ лавровымъ награждался и вынцомъ терновымъ. Но и въ этой безконечно-славной став Императорскихъ орловъ Врангель все же выдълялся своимъ кипъніемъ, красочностью, государственнымъ умомъ и военными дарованіями; въ немъ какъ-бы слилось воедино все лучшее и сильнъйшее, чемъ богаты были вожди Белой армін. Правда, что «кому больше дано, съ того больше и спросится». Врангелю было дано многое: и кровь многовъкового рода воиновъ, и положеніе въ обществъ, и способности, и блестящая карьера. Все это вмъсть взятое и способствовало созданію славы и обаянія того человъка, которому въ сердцахъ его соратниковъ суждено было стать тымъ, чымъ онъ сталъ.

- «Здравствуйте, родные орлы! . .»
- Да, среди насъ были орлы орлы отважные, быстролетные, лихо бьющіе. . . Но къ кому больше всего подходилъ этотъ эпитетъ «орелъ», какъ не къ самому Врангелю, изъ чьихъ устъ мы всегда слышали это незабываемое «Врангелевское» привътствіе? Да, но не «орелъ», а «орелъ» могучій, стремительный въ полеть и въ ударь, царственно величественный

сердцемъ, но и царственно простой. Орелъ, не считающій враговъ, презирающій опасность, благородный и отважный...

Всв лучшія качества русскаго человівка, дворянина и офицера, — блестящее дарованіе полководца — «конника», — трезвый всеобъемлющій умъ, безпредівльная преданность долгу и пониманіе его, хладнокровіе въ сочетаніи съ порывистостью и кипучей энергіей, врожденный аристократизмъ духа наравнів съ необычайной простотой, глубочайшая любовь къ своимъ «роднымъ орламъ» и сердечныя заботы о нихъ, и, наконецъ, его умівніе держать высоко, твердо и гордо Русское Знамя въ любыхъ условіяхъ, передъ любыми людьми и, даже одному передъ цівлой коалиціей государствъ. . . — Да, такъ было! . . — ибо никакіе «высокіе комиссары» великихъ державъ, со всіми ихъ угрозами, подкрізпляємыми эскадрами дредноутовъ, не смогли сломить упорной воли вождя, різшившаго сохранить свою армію и ее сохранившаго.

... Такъ «просто» было-бы въ свое время не вхать въ Крымъ, на почти безнадежную борьбу; — такъ «просто» было-бы, спася титаническимъ усиліемъ полтораста тысячъ русскихъ людей и заслуживъ ихъ благодарность, отойти «въ сторону», не «донкихотствовать», вернуться къ спокойной семейной жизни, обезпеченной какой-либо пенсіей отъ довольныхъ такой развязкой «союзниковъ»; — такъ «просто» былобы сказать: «Намъ не повезло — борьба кончена!» и помочь своимъ соратникамъ разсвяться по бвлу-сввту. Этому помогла бы вся демократическая Европа, вся русская либеральная (и лввве того) общественность, коей не нужно было-бы уже «спасать армію отъ Врангеля...»

— Такъ все было-бы «просто и честно»!..

Въ «босфорскій моментъ» эпопен 1920 года, когда послѣднія надежды побѣдить исчезли, когда голодная и измученная армія осталась безъ союзниковъ, територіи, оружія, казны и всякаго проблеска впереди, безсильная, вся на милости версальскихъ побѣдителей — въ этотъ моментъ понадобилось все величіе Врангеля, вся его духовная мощь, чтобы не поддаться

отчаянію и чтобы, — наобороть, — придти къ героическимъ ръшеніямъ, лишній разъ давшимъ славу Русской арміи.

Мы не знаемъ, какъ дались Врангелю эти ръшенія; можетъ-быть, послѣ тяжелыхъ и безплодныхъ совъщаній, измученный, подавленный происшедшимъ, угнетенный «натискомъ» Верховныхъ комиссаровъ Антанты, оставшись — одинъ, онъ, сидя за столомъ, нервно сжималъ голову объими руками и вътысячный разъ передъ нимъ возставалъ роковой вопросъ: — «быть или не быть?» — уступить-ли ужасной дъйствительности, нажиму «союзниковъ» и совътамъ друзей и прервать временно борьбу, поставивъ крестъ на томъ, что невозможно было сохранить — или, вопреки всему на свътъ, перебороть это самое «невозможное» и удержать поднятымъ на чужбинъ Русское знамя до лучшихъ временъ? . .

Врангель ръшилъ «вопреки всему на свътъ»... Прошло съ тъхъ поръ уже семнадцать лътъ и это Врангелевское «вопреки всему на свътъ» существуетъ и понынъ, въ лицъ Русскаго Обще-Воинскаго союза, отъ Галлиполи и иныхъ лагерей до смерти своего послъдняго Главнокомандующаго и отъ этой смерти до сихъ дней выдерживающаго всъ атаки, со всъхъ сторонъ — справа и слъва, отъ друзей и враговъ, отъ «союзниковъ» и соотечественниковъ; скала, о которую разбиваются бъщенныя волны, отщепливающія лишь надтреснувшіе кусочки... Помни завъты Врангеля — все будетъ нипочемъ!..

... Господь далъ намъ такого вождя!.. Именно «Вождь Божьей милостью». Если Русская армія на чужбинв и устояла отъ перваго, десятаго и сотаго натиска, то лишь по слову своего вождя, передъ которымъ, по существу совершенно безсильнымъ человъкомъ, пасовали всв власть и силу имущіе. Каковы бы не были достоинства и недостатки Врангеля (у кого послъднихъ нътъ?), но никто другой не смогъ-бы его замънить въ его борьбъ за армію. И значекъ Главнокомандующаго не упалъ въту пору со своего древка и склонился лишь послъ, для того, чтобы осънить непробуднымъ сномъ спящаго вождя...

Унижаемымъ лично и въ своей любви къ Родинв и въ гор-

дости за ея былое величіе русскому офицеру и русскому добровольцу было безм'врно отрадно слышать см'влый, полный глубочайшаго достоинства, благородства и справедливаго негодованія голосъ своего вождя, беззав'втно отдавшаго себя до конца дней своихъ на защиту Б'влаго д'вла, на защиту Русской арміи, ея чести и славы...

Вотъ все это и дълало генерала барона Врангеля — просто «Врангелемъ» для его соратниковъ и изъ Главнокомандующаго — Вождя-кумира. Было что-то и еще — неуловимое и необъяснимое, какія-то «чары» обаянія, связывавшія наши души съ душей нашего любимъйшаго вождя — «Божьей милостью Вождя», ибо именно таковымъ былъ Врангель: «водить» полки — одно, но стать Вождемъ сердецъ — это не достигается науками, трудами или стараніями — это даръ природы, даръ свыше. Врангель не завоевывалъ сердца насильно - они сами покорялись его обаянію, ореолу его славы, исключительности его натуры. — Полный благородства и отваги, истинный «богь войны», всегда готовый и самъ поскакать на врага, какъ когда-то во времена Каушена, — блестящій и импозантный, несмотря на старую черкеску, весь въ порывъ, Врангель легко пленяль чувства и сердца техь, кто изъ-за высокихъ чувствъ пошелъ на борьбу, этими чувствами жилъ и кто всемъ сердцемъ ждалъ и искалъ человъка, способнаго его воодушевлять и вести къ священной цели.

Нашъ долгъ запечатлеть на-веки тотъ моментъ въ жизни арміи и Врангеля, который сталъ его апофеозомъ — его посещеніе Галлиполи летомъ 1921-го года.

Смотръ-парадъ Галлиполійскому гарнизону... Несмолкаемое, изступленное «ура»... Турки срываютъ съ себя фески ихъ захватилъ тоже общій восторженный психозъ...

Парадъ въ лагеръ... Хмурое небо, завъса тучъ, разорвавшаяся подъ лучами сіяющаго солнца, когда Врангель сошелъ съ автомобиля — какъ въ доброе старое время въ Царскіе смотры... И съ надъ-лагерной горы, кружа и паря въ прекрасной синевъ вразъ очистившагося неба, слетълъ огромный орелъ — навстрѣчу орлу-вождю... — Случайность? Совпаденіе? Пусть такъ, но въ глазахъ многихъ тысячъ готовыхъ за своимъ вождемъ идти на смерть людей это былъ знакъ, что и сама природа отмѣчаетъ исключительнымъ образомъ того, въ комъ все было исключительно...

Давно это было... мы были молоды, восторженны... Такими мы были и на «Акъ-Денизъ», когда по дорогъ въ Болгарію, въ Царьградъ, чуть не съ разсвъта ждали прівзда своего Врангеля, когда нъсколько тысячъ человъкъ, отъ трюма и до мачтъ, слились въ одномъ безумномъ и безконечномъ «ура», какъ только Врангель показался вдали на синей глади Босфора, пока «приставалъ», поднимался и обходилъ весь пароходъ — непрерывное «ура» тъхъ, кто его видълъ и не видълъ... Мы кричали, мы смъялись, мы лили слезы отъ радости видъть своего вождя — потому-ли только, что мы были молоды и восторжены? Но отчего-же были слезы на глазахъ у тъхъ двухъ старыхъ полковниковъ, что стояли на палубъ рядомъ со мной и также, какъ я и другіе, дико и несуразно «вопили» «ура», всполошившее весь Босфоръ? ..

И будто что-то оторвалось отъ сердца, когда высокая фигура, стоя на катерѣ, сгибалась въ поясномъ поклонѣ, съ обнаженной головой, долго-долго, пока не исчезъ и самый катеръ. . .

— Кто зналъ, что это было прощаніе навсегда!

Когда я быль на минѣ «Перникъ», въ Болгаріи, мнѣ пришлось стать передатчикомъ словъ П. Н. Врангеля, адресованныхъ «перничанамъ»; переписанное надлежащимъ образомъ впослѣдствіи, послѣ смерти любимаго вождя, это обращеніе въ рамкѣ подъ стекломъ заняло почетное мѣсто на одной изъ стѣнъ Галлиполійскаго собранія, гдѣ, навѣрное, находится и понынѣ. Такъ какъ это обращеніе не носитъ характера «частноперничанскаго», а выражаетъ мысли и чувства П. Н. Врангеля для всѣхъ его вѣрныхъ соратниковъ, то я его и привожу:

«. . . Личной жизни у меня давно нътъ — она отдана родной Арміи и Россіи, отдана легко, ибо въра и любовь, которую

чувствую постоянно, помогають нести легко тяжелый кресть. Путь крестный еще не кончень, но пока мы сильны своимъ единствомь, онъ не страшенъ. Передайте моимъ соратникамъ, что оторванный отъ нихъ, я мыслями и сердцемъ денно и нощно съ ними».

Строкъ немного, строки простыя, но полныя глубокихъ чувствъ. Ихъ правда была доказана много-много разъ, ихъ искренность была подтверждена послъднимъ вздохомъ Врангеля, послъднею мыслью: «Боже, спаси Армію». Наконецъ, смыслъ этихъ строкъ былъ тотъ, что онъ являлись отвътомъ на тъ чувства, какими полны были сердца «родныхъ орловъ» въ отношении своего вождя и подтвержденіемъ той внутренней душевной связи, какая существовала между ними и ихъ вождемъ.

Въ горестные апръльскіе дни 1928 года наши сердца охватывала исключительная печаль, порой отчаяніе, такъ какъ мы не мыслили себя безъ своего Врангеля, да и слишкомъ много надеждъ было на него возложено, слишкомъ ярка была его личность и слишкомъ крѣпко она слилась въ одно общее съ Бѣлымъ дѣломъ, чтобы въ нашихъ головахъ и сердцахъ его смерть не восприняла значенія финальной и непоправимой катастрофы.

## ... «Ломаюсь, но не гнусь! ..»

Таковъ гордый фамильный девизъ Врангеля, имъ оправданный до конца дней своихъ. Этотъ девизъ создалъ ему жизнь, богатую событіями, подвигами, озаренную славой, отравленную ненавистью однихъ и украшенную любовью другихъ, полную борьбы; — этотъ девизъ далъ ему силу гордо и смѣло держать на чужбинѣ Русское Знамя, онъ-же вписалъ его имя въ исторію, онъ же подорваль его здоровье и привелъ его прахъ подъ сѣнь полутораста Русскихъ знаменъ бѣлградскаго храма — упокоеніе, достойное Вождя-героя! . .

В. Варнекъ.

## Лампада душъ.

Въ русскомъ храмѣ Бѣлграда склонились знамена, Надъ могилою скромной въ мерцаньи лампадъ Къ той могилѣ идутъ отъ изгнанья и стона, Чей къ Руси устремляется взглядъ...

У знаменъ, осъняющихъ эту могилу, Истомленные горемъ и гнетомъ судьбы, Люди русскіе ищутъ надежду и силу Для терпънъя и новой борьбы.

Тамъ спитъ Вождь!.. Честный вождь русской арміи бѣлой, Не щадя съ дѣтскихъ лѣтъ ни здоровья, ни силъ, Онъ служенью Россіи, съ отвагою смѣлой, Свою душу и жизнь посвятилъ.

Онъ Россію любиль и ей віриль глубоко, За нее, въ дни войны и кровавыхъ невзгодъ, Всталь онъ — рыцарь безъ страха и тіни упрека Крізпкій духомъ — герой патріотъ!

За церквей поруганье, за кровь, за могилы, На все злое, что родину стало терзать, Вдохновляя другихъ, отдавая всѣ силы, Велъ онъ бѣлую рать!

Не сподобиль Господь, за труды и страданья Увидать ему мигъ, когда цепи спадуть, И все русскіе сердцемъ, изъ дали изгнанья Снова въ русскую землю придутъ.

Онъ угасъ на пути, съ върой чистой и смълой, Спитъ подъ сънью склоненныхъ знаменъ, И какъ рыцарь мечты нашей честной и бълой Въ русскихъ душахъ останется онъ.

И когда для насъ время настанетъ иное, И разсвъта лучи на востокъ блеснутъ, Къ возрожденной Россіи, оцънку героя, Изъ изгнанья въ сердцахъ принесутъ!!

Скажутъ всвиъ, какъ была она душамъ отрада, Какъ предъ нею смирялся нашъ стонъ И горвть она будетъ всегда, какъ лампада, У родныхъ нашихъ русскихъ знаменъ.

Озаряя насъ свътомъ мечты издалека, Въчной мыслью, о томъ, какъ во мглъ, Рыцарь бълый безъ страха и тъни упрека, Звалъ  $n \rho u m b \rho o m \delta$  насъ къ русской землъ!

Кн. Федоръ Косаткинъ Ростовскій.

# Родъ Врангелей.

Въ 1219 г. король датскій Вальдемаръ II Побѣдоносный завоеваль Эстляндію, и до 1347 г. бо́льшая часть этой страны входила въ составъ датскаго государства. Въ «Liber Census Daniae» (около 1240 г.) упоминается Dominus Eilardus которому принадлежитъ деревня «U v a r a n g a l a e in parochia Halelae»; это — нынѣшнее Варангу въ Галяльскомъ приходѣ въ восточной Эстляндіи. Въ этой части страны уже въ 13-мъ стольтіи находились обширныя ленныя владѣнія рода, который тогда сталъ называться по мѣсту Варангу. Впервые мы встрѣчаемъ фамилію «Врангель» въ документѣ 1277 г., гдѣ упоминается Dominus Henricus de Wrangele; 5. 3. 1279 г. онъ палъ въ сраженіи противъ литовцевъ, вмѣстѣ съ ревельскимъ фохтомъ Эйлардомъ и другими эстляндскими рыцарями, участвовавшими въ походѣ Магистра Ордена Эрнста ф.-Расберга.

Въ 1346 г. датскія территоріи въ Эстляндіи были проданы Ордену. До потери своей самостоятельности, въ 1561 г., Лифляндія (въ обширномъ смыслѣ) состояла изъ Орденской области и территорій архіепископа и четырехъ епископовъ. Въ этотъ періодъ родъ Врангелей увеличивалъ свои владѣнія и многіе члены его занимали видныя должности; владѣтельными правителями были: епископъ дерптскій Генрихъ II (14001410 гг.), серебряныя монеты съ гербомъ котораго сохраняются въ ревельскомъ музев, и епископъ ревельскій Морицъ (1558-1561 гг.). —

Съ 14-го столътія можно установить безпрерывную филіацію; родъ раздъляется на три главныхъ линій:

Первая прекратилась въ 1737 г.; ея послъднимъ представителемъ былъ брюссельскій губернаторъ, римско-императорскій фельдмаршалъ и испанскій графъ Фабіанъ Врангель.

Вторая главная линія подраздівлилась на три візтви, понынів процвізтающія; ко второй візтви принадлежить шведскій фельдмаршаль Баронь Карль-Генрихь Врангель (1681-1755 г.г.), герой сраженія подъ Вильманстрандомь; къ третьей — знаменитый изслідователь полярныхъ странъ, генераль-адъютанть, Адмираль Баронь Фердинандь Петровичь Врангель (1796—1870 г.г.), имя коего сохранилось и въ географическихъ названіяхъ (напр. городь Wrangell и гора Wrangell въ Алясків и острова Врангеля въ Ледовитомъ океанів).

Третья главная линія состоить изъ одиннадцати вытвей; къ одной изъ коихъ принадлежитъ Баронъ Петръ Николаевичъ Врангель. Упомянемъ изъ числа выдающихся представителей этой третьей главной линіи лишь трехъ шведскихъ фельдмаршаловъ: Германа «Старшаго» († около 1627 г.). Германа «Младшаго» (1585—1643 гг.) и Графа Карла-Густава (1613-1676 гг.), главнокомандующаго шведской армін въ Германін въ последній періодъ Тридцатилетней войны; затемъ трехъ кавалеровъ ордена Серафимовъ: вице-адмирала Графа Антона-Іогана (1679-1763 гг.), Адмирала Графа Антона-Іогана (1724-1799 гг.) и министра иностранныхъ дваъ и оберкамергера Графа Германа (1857-1934 г.г.); наконецъ двухъ кавалеровъ ордена Св. Георгія 3-й степени: генераль-адъютанта, генерала отъ инфантеріи Барона Александра Евстафьевича (1804-1880) гг.): отличавшагося на Кавказъ, и генерала-отъ-инфантеріи Барона Карла Карловича (1800-1872 гг.), извъстнаго взятіемъ туренкой кръпости Баязета въ 1854 г.

Во второй половинь 16-го и въ началь 17-го стольтій Эстляндія и Лифляндія присоединяются къ Швеціи, подъ властью которой продолжають состоять до 1710 г. Въ этоть періодъ Врангели, отличавшіеся на государственной, особенно на военной, службь, награждаются шведскими монархами помъстьями и баронскими и графскими титулами. Нъкоторые изъ нихъ переселяются въ Швецію и основывають тамъ вътви рода, частью прекратившіяся (какъ напр. потомство Фельдмаршала Графа Карла-Густава, знаменитый дворецъ котораго — Скугклостеръ на Меларскомъ озеръ — теперь принадлежить Барону фонъ-Эссенъ), частью понынъ процвътающія въ этой странъ. Особенно внушителенъ списокъ Врангелей въ книгъ А. Левенгаупта «Karl XII: в Officerare». Изъ 79 Врангелей, служившихъ въ арміи короля-героя, убито 13 (изъ нихъ три подъ Полтавой \*) и умерло во время службы и въ плѣну семь.

Въ концѣ 18-го и въ началѣ 19-го столѣтія Врангели начинаютъ отличаться на русской службѣ. Высшихъ военныхъ чиновъ достигаютъ они особенно въ царствованія Императоровъ Николая І. и Александра ІІ. Мы уже упомянули о двухъ кавалерахъ Ордена Св. Георгія 3-й степени. Когда 26. дек. 1870 г. прусскій фельдмаршалъ и Графиня Врангель въ Берлинѣ праздновали шестидесятилѣтіе своей свадьбы, они получили отъ Врангелей изъ С.-Петербурга поздравительную телеграмму, подписанную между прочимъ двумя генералами — отъ — инфантеріи, однимъ генераломъ — отъ — кавалеріи, однимъ генераломъ — отъ — артиллеріи и однимъ адмираломъ. \*\*)

Прусская линія Врангелей беретъ свое начало въ 18-мъ стольтіи. При Фридрихь Великомъ изъ Курляндіи въ Пруссію переселился Фридрихъ Эрнстъ фонъ Врангель, который до-

<sup>\*)</sup> Часто цитированное фамильное преданіе, что въ шведской могилъ при Полтавъ покоятся 22 Врангеля, не соотвътствуетъ историческимъ даннымъ.

<sup>\*)</sup> Другой россійскій адмираль — Генераль-адъютанть Баронь Ф. П. Врангель — скончался въ Ма'в того же года.

стигъ чина генералъ-мајора и получилъ орденъ «Pour le Mérite» (1720-1805 гг.). Старшій его сынъ, генералъ-лейтенантъ Баронъ Людовикъ ф. Врангель (1774-1851 гг.), является родоначальникомъ нынъ процвътающей прусской линіи, младшійже — фельдмаршаль Графъ Фридрихъ ф.-Врангель (1784-1877 гг.) пріобремъ историческую известность не столько какъ выдающійся кавалеристь и какъ главнокомандующій союзными прусско-австрійскими войсками въ войнъ 1864 г., сколько безкровнымъ укрощеніемъ революціи 1848 г. въ Берлинв, гдв благодарный Король воздвигь ему памятникъ на Лейпцигской площади; память объ этой популярной личности понынъ жива среди берлинцевъ. Фридрихъ ф. Врангель, большой другъ Россіи и поклонникъ рыцарски-благороднаго ея Императора Николая I, еще въ 1807 г. получилъ орденъ Св. Владиміра IV ст. съ бантомъ, который онъ постоянно носилъ; впоследствіи ему были пожалованы орденъ Св. Андрея Первозваннаго съ брилліантами и шефство 33-го Елецкаго пехотнаго полка; портретъ, изображающій фельдмаршала въ русской формь, показывался на Врангельской выставкв въ Лундв, въ августв 1937 г. -Племянникъ его, генералъ отъ инфантеріи Баронъ Карлъ фонъ Врангель отличился въ 1866 и 1870/71 гг. Онъ четвертый представитель сравнительно немногочисленной прусской линіи рода который быль награждень орденомь «Pour le Mérite»; памятникъ его находится въ гор. Шлезвигь.

Наконець есть и голландская вътвь рода, которая происходить изъ Швеціи. Извъстньйшимь ея представителемь является нидерландскій генераль-лейтенанть Jonkheer Willem v. Wrangelauf Lindenberg (1815-1896 гг.). —

Что касается прямыхъ предковъ Главнокомандующаго, генералъ-лейтенанта Барона Петра Николаевича, то, какъ уже было указано, онъ принадлежитъ къ третьей главной линіи рода. Безпрерывная филіація ея начинается съ Thidericus (Tile) Wrangele, упомянутаго въ 1346 г. въ качествъ совътника Короля датскаго въ Эстляндіи. Германъ «Старшій»,

въ началѣ 17-го столѣтія былъ шведскимъ фельдмаршаломъ. \*) Его внукъ, ротмистръ (впослѣдствіи полковникъ) Германъ Врангель († 1675 г.) королевою Христиною въ 1653 г. былъ возведенъ въ баронское достоинство (friherre Wrangel, till Ludenhof); родъ его внесенъ въ списокъ шведскихъ бароновъ въ 1664 г., за № 55.

Сынъ его, Баронъ Георгій-Густавъ (1662-1734 гг.) былъ подполковникомъ и командиромъ полка въ арміи Карла XII. Внука и правнука Георгія-Густава мы видимъ уже на русской службъ, перваго въ чинъ маіора, второго — поручика.

Сынъ послѣдняго, дѣдъ Барона Петра Николаевича, Баронъ Егоръ Врангель (1803-1868 гг.) служилъ Лейбъ-Гвардіи въ Гренадерскомъ полку, въ Турціи (1828 г.) и въ Польшѣ (1831 г.); онъ имѣлъ орденъ Св. Владиміра съ бантомъ и былъ штабсъ-капитаномъ гвардіи. Впослѣдствіи онъ пріобрѣлъ имѣнія въ С.-Петербургской губерніи, былъ избранъ Ямбургскимъ предводителемъ дворянства (1853-1868 гг.) и награжденъ чиномъ дѣйствительно статскаго совѣтника. Супруга его, Доротея рожденная фонъ-Траубенбергъ, имѣла въ числѣ своихъ предковъ генералъ-аншефа Абрама Петровича Ганнибала, знаменитаго «Арапа Петра Великаго».

Гербомъ Врангелей, общимъ для всѣхъ линій, является черная стѣна съ тремя зубцами на серебряномъ фонѣ; старѣйшая его форма, впрочемъ — не стѣна, а балка съ тремя зубцами. Первое описаніе герба встрѣчается въ 1314 г. Начиная съ 17-го столѣтія, жалуются нѣкоторымъ членамъ рода дополненія къ гербамъ, къ каковымъ принадлежитъ и шведскій баронскій гербъ, пожалованный предку Барона Петра Николаевича въ 1653 г. Королевою Христиною.

Изображение этого баронскаго герба до сихъ поръ виситъ въ замѣ дома дворянства (Riddarhuset) въ Стокгольмѣ.

Баронъ М. Врангель.

<sup>\*)</sup> Фельдмаршалъ Германъ «старшій», а не фельдмаршалъ Графъ Карлъ-Густавъ (какъ это указано въ мемуарахъ Барона Николая Егоровича) является предкомъ Барона Петра Николаевича.

## Послужной списокъ.

Главнокомандующаго Русской Арміей генералъ-лейтенанта БАРОНА ВРАНГЕЛЯ

Составленъ 29-го декабря 1921 года.

- I. Генералъ-Лейтенантъ баронъ Петръ Николаевичъ Врангель.
- II. Главнокомандующій Русской Арміей.
- III. Кавалеръ орденовъ Св. Георгія IV ст., Св. Николая Чудотворца II ст., Георгіевскаго Оружія, Св. Владиміра III ст. съ мечами и IV ст. съ мечами и бантомъ, Св. Анны III ст., Св. Станислава II ст. и III ст. съ мечами и бантомъ, Св. Анны IV. ст. съ мечами и бантомъ, Св. Анны IV. ст. съ надписью «За храбрость», Георгіевскаго Креста IV ст., Креста Спасенія Кубани I ст. и Англійскаго ордена Михаила и Георгія II ст.

Имветь медали:

Свѣтло-бронзовую въ память 100лѣтія Отечественной войны, свѣтло-бронзовую въ память 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ, свѣтло-бронзовую въ память 200лѣтія Полтавской битвы. Честной Крестъ Св. Гроба Господня. Галлиполійскій знакъ.

- IV. Родился 1878 года, Августа 15 дня.
- V. Въроисповъданія православнаго.
- VI. Происходитъ изъ потомственныхъ дворянъ Петроградской губерніи.
- VII. Воспитывался въ Горномъ Институтв Императрицы Екатерины II, выдержалъ испытаніе на корнета гвардіи при Николаевскомъ Кавалерійскомъ Училищв по І-му разряду и 2 класса Николаевской Академіи Генеральнаго Штаба по І-му разряду и дополнительный курсъ успвшно.

## ІХ. Прохожденіе службы:

| Переведенъ на службу во 2-й Аргунскій казачій полкъ                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Награжденъ орденомъ Св. Анны 4 ст. съ надписью «За хоабоость» 1904 Гюдя 4                                                                                |
| «За храбрость»                                                                                                                                           |
| въ сотники                                                                                                                                               |
| въдчиковъ 1905 Мая 26.                                                                                                                                   |
| За отличія въ дівлахъ противъ японцевъ произведенъ                                                                                                       |
| въ подъесаулы 1905 Сент. 1.                                                                                                                              |
| За отличіе въ дівлахъ противъ непріятеля награжденъ орденомъ Св. Станислава III ст. съ мечами и бантомъ. Высочайщимъ приказомъ отъ 6-го Января 1906 года |
| переведенъ въ 55 Драгунскій Финляндскій полкъ съ переименованіємъ въ штабсъ-ротмистры—1906 Янв. 6.                                                       |
| По Высочайшему повельню прикомандированъ къ Св-                                                                                                          |
| верному отряду Свиты Его Величества Ген. маіора                                                                                                          |
| Орлова                                                                                                                                                   |
| Государь Императоръ Всемилостивъйше соизволилъ лично пожаловать за отличіе въ дълахъ противъ не-                                                         |
| пріятеля орденъ Св. Анны III ст. — 1906 Мая 9.                                                                                                           |
| Съ Высочайшаго соизволенія прикомандированъ Л. Гв. къ Конному полку 1906 Авг. 30.                                                                        |
| Переведенъ Л. Гв. въ Конный полкъ поручикомъ                                                                                                             |
| 1907 Марта 26.                                                                                                                                           |
| Командированъ въ Николаевскую Академію Генеральнаго Штаба 1907 Авг. 20.                                                                                  |
| Штабсъ-ротмистромъ 1909 Дек. 6.                                                                                                                          |
| Окончилъ дополнительный курсъ Академіи успѣшно, причисленъ къ Генеральному Штабу и откомандированъ отъ Академіи къ Штабу СПетербургскаго Военнаго Округа |
| По прохожденіи курса въ Офицерской Кавалерійской                                                                                                         |
| школь (успьшно) прибыль Л. Гв. въ Конный полкъ.                                                                                                          |

(Приказъ по войскамъ І-ой Арміи отъ 30-го Авг. 1914 г. № 72 и *Высочайшій* приказъ отъ 13-го Окт. 1914 года).

Назначенъ Начальникомъ Штаба Сводно-Кавалерійской дивизіи . 1914 Сент. 12. Помощникомъ командира полка по строевой части . . 1914 Сент. 23. Государь Императоръ Всемилостивейше сонзволиль лично пожаловать за отличіе въ дівлахъ противъ непріятеля орденъ Св. Владиміра 4 степени съ мечами и бантомъ . . . . . . . . 1914 Окт. 27. Высочайшимъ приказомъ отъ 6 Дек. 1914 г. назначенъ Флигель-Адъютантомъ . . . 1914 Дек. 6. Высочайшимъ приказомъ отъ 12 Дек. 1914 г. произведенъ въ полковники . . . 1914 Дек. 12. Приказомъ Войскамъ 10-ой армін № 418 за отличіе въ двлахъ противъ непріятеля награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ . . . . 1915 Апр. 13. Высочайшимъ приказомъ назначенъ командиромъ 1-го Нерчинскаго полка Забайкальскаго казачьяго войска . . . 1915 Окт. 8. Высочайшимъ приказомъ награжденъ орденомъ Св. Владиміра III ст. съ мечами . . . 1915 Дек. 8.

| Высочайшимъ приказомъ отъ 27 Ноября 1916 г. да-      |
|------------------------------------------------------|
| ровано два года старшинства въ чинъ полковника съ    |
| 1912 Дек. 6.                                         |
| Командиромъ 2-ой бригады Уссурійской конной ди-      |
| визіи 1916 Дек. 24.                                  |
| Высочайшимъ приказомъ произведенъ за боевое от-      |
| личіе въ генералъ-маіоры 1917 Янв. 13.               |
| со старшинствомъ съ 1916 Авг. 22.                    |
| Временно командующій Уссурійской конной дивизіей     |
|                                                      |
| Командующій 7 Кавалер. дивизіей — 1917 Іюля 9.       |
|                                                      |
| Командующимъ своднымъ коннымъ корпусомъ              |
| 1917 Іюля 10.                                        |
| Постановленіемъ наградныхъ Думъ частей своднаго      |
| коннаго корпуса утвержденнымъ Командующимъ 8-ой      |
| Арміей, награжденъ солдатскимъ Георгіевскимъ Крес-   |
| томъ 4-ой степени за отличія, оказанныя имъ, какъ    |
| командиромъ своднаго коннаго корпуса, прикрывавша-   |
| го отходъ нашей пъхоты къ линіи р. Сбручъ въ періодъ |
| съ 10 по 20 Іюля 1917 года 1917 Іюля 24.             |
| Приказомъ Верховнаго Главнокомандующаго назна-       |
| ченъ командиромъ 3 коннаго корпуса — 1917 Сент. 9.   |
| Вследствіе большевистскаго переворота отъ службы     |
| врагамъ Родины отказался и въ командованіе корпу-    |
| сомъ не вступилъ.                                    |
| Вступилъ въ ряды Добровольческой Арміи               |
| 1918 Авг. 28.                                        |
| Временно командующимъ 1-ой конной дивизіей           |
|                                                      |
| Начальникомъ 1-ой конной дивизіи — 1918 Окт. 31.     |
| Командиромъ 1-го коннаго корпуса—1918 Ноябр. 15.     |
| Приказами Главнокомандующаго Добровольческой         |
| Арміей:                                              |
|                                                      |

## (Телеграмма Главнок. № 002531).

Согласно просьбѣ командира и всѣхъ чиновъ І-го армейскаго корпуса, Главноком. принялъ для ношенія на груди Галлиполійскій знакъ — 1921 Ноября 29. Главнокомандующій принятъ въ почетные старики и коренные жители многихъ станицъ Кубанскаго, Терскаго и Астраханскаго казачьихъ войскъ, зачисленъ въ войсковое сословіе Всевеликаго Войска Донского. Зачисленъ въ списки (по датамъ) І-го Екатеринодарскаго Кошевого Атамана Чепеги полка, І-го Корниловска-

го ударнаго полка, І-го пехотнаго Генерала Маркова полка, Лейбъ-Гвардіи казачьяго полка, эскадрона конной гвардіи, Гусарскаго Ингерманландскаго дивизіона, Лейбъ-Гвардіи Атаманскаго полка и І-го стрелковаго Генерала Дроздовскаго полка.

Сынъ Гланокомандующаго баронъ Петръ Врангель въ воздаяние заслугъ его отца приказами Атамановъ состоитъ: урядникомъ Кубанскаго казачьяго войска и подхорунжимъ I-го Астраханскаго казачьяго полка.

XI. Женатъ первымъ бракомъ на фрейлинъ Ихъ Императорскихъ Величествъ потомственной дворянкъ дочери Камергера Высочайшаго Двора дъвицъ Ольгъ Михайловнъ Иваненко.

Имветь двтей: дочь Елену, сына Петра и дочь Наталію. \*)

XII. Недвижимаго имущества не имветъ.

XIII. Наказаніямъ или взысканіямъ не подвергался.

## XIV. Участвоваль:

Въ походахъ со 2 Аргунскимъ полкомъ въ составъ Отряда Генерала Ренненкампфа съ — 1904 Марта 12 по 1905 Мая 29.

Въ развъдкъ и дълахъ со 2 сотней Отдъльнаго Дивизіона развъдчиковъ съ — 1905 Іюня 1 по 1905 Окт. 15.

Въ походахъ противъ Германіи съ 1914 Іюля 22 по 1917 Сент. 9.

<sup>\*)</sup> Сынъ Алексви родился въ эмиграціи.

Въ дълахъ и походахъ противъ большевиковъ съ 1918 Авг. 31.

Въ службъ сего генерала не было обстоятельствъ, лишающихъ его права на полученіе знака отличія безпорочной службы, или отдаляющаго срокъ выслуги къ сему знаку.

Подписаль: Вр. и. д. Начальника Штаба Главнокомандующаго Русской Арміей, Генеральнаго Штаба Генераль-Лейтенанть Кусонскій.

Скрвпилъ: Начальн. Отдвленія Генеральнаго Штаба Генеральн. Штаба Полковникъ Подчертковъ.

# ЗАРУБЕЖНЫЯ ИЗДАНІЯ, ПОСВЯЩЕННЫЯ ГЕНЕРАЛУ БАРОНУ П. Н. ВРАНГЕЛЮ

#### 1921 г.

- В. фонт-Дрейеръ. Крестный путь во имя родины. Двухавтняя война краснаго сввера съ былымъ югомъ. 1918—1920 гг. Берлинъ. 1921.
- А. П. Правосудіє въ войскахъ генерала Врангеля. Константинополь. 1921.
- Ген. Я. А. Слащевъ-Крымскій. Требую суда общества и гласности. Константинополь. 1921.

### 1922 г.

Г. В. Немировичъ-Данченко. Въ Крыму при Врангелъ. Берлинъ. 1922.

## 1923 г.

- Русская армія въ изгнаніи. (На правахъ рукописи). 1920— 1923.
- В. Х. Даватит и Н. Н. Львовъ. Русская армія на чужбинь. Бълградъ. 1923.

#### 1924 г.

Е. К. Миллеръ. Армія. Бълградъ. 1924.

#### 1925 г.

Herzog G. von Leuchtenberg. Russlands letzte Helden. München. 1925.

#### 1926 г.

В. Даватуъ. Годы. Очерки пятильтней борьбы. Бълградъ, 1926.

#### 1927 г.

W. Dawatz. Fünf Sturmjahre mit General Wrangel, Berlin. 1927.

#### 1928 г.

Генералъ П. Н. Врангель. Записки. Часть І. «Бівлое Дівло», т. 5-й. Берлинъ. 1928.

Генералъ П. Н. Врангель. Записки. Часть. 2. «Бълое Дъло», т. 6-й. Берлинъ. 1928.

Бользнь, смерть и погребеніе Главнокомандующаго Русской арміей генераль-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля въ Брюссель. Брюссель. 1928.

«Отечество». Журналъ. № 9-й. Іюнь. Парижъ. 1928.

«Въстникъ Галлиполійцевъ въ Болгаріи». № 12-й. Сентябрь. Софія. 1928.

## 1929 г.

«Часовой». Журналъ. № 7—8. Апръль. Парижъ. 1929. Перенесеніе праха генерала Врангеля въ Бълградъ 6 октября 1929 г. Бълградъ. 1929. 6 октября 1929 г. въ Бълградъ (два изданія). Бълградъ. 1929. The Memoirs of General Wrangel. London. 1929.

Н. М. Котляревскій. Перечень діять архива Главнокомандующаго Русской Арміей генерала барона П. Н. Врангеля, отправленных 4 апріяля 1929 г. на храненіе въ Hoover war Library. Брюссель. 1929. Рукопись.

1930 г.

Mémoires du général Wrangel. Paris. 1930.

1933 г.

«Часовой». Журналъ. № 103—104. Май. Парижъ. 1933.

### 1937 г.

- А. фонъ-Лампе. Орденъ Святителя Николая Чудотворца. Отдъльный оттискъ изъ журнала «Acta Wrangeliana». Tallinn. 1937.
- «Въстникъ Галлиполійцевъ». Журналъ № 46-й 15-го апръля. Софія. 1937.

#### 1938 г.

Главнокомандующій Русской арміей генераль Баронъ П. Н. Врангель. Сборникъ статей подъ редакціей А. фонъ-Лампе. Берлинъ. 1938.

Примѣчаніе 1. Въ 1919 году въ Царицынѣ было начато изданіе (вышло всего 56 страницъ) книги: «Краткій военно-историческій очеркъ боевыхъ дѣйствій Кавказской арміи, 1-го коннаго корпуса и 1-й конной дивизіи подъ командой генерала Врангеля». Царицынъ. 1919.

Примъчание 2. Въ спишсокъ не вошли газетныя и журналь-

ныя статьи и замётки посвященныя генералу барону П. Н. Врангелю. Онё появлялись въ зарубежьи, какъ въ русской, такъ и въ иностранной прессё въ большомъ количестве; особенно усилялись оне въ такіе періоды, какъ вступленіе генерала Врангеля въ командованіе (1920 г.), эвакуація армін изъ Крыма (1920 г.), разселеніе армін на Балканахъ 1(922—23 гг.), кончина Главнокомандующаго и перевозё его праха въ Бёлградъ (1928—1929) и т. д. Не приведено также и наименованіе книгъ, въ которыхъ лишь отдёльныя главы были посвящены генералу барону П. Н. Врангелю, какъ напримёръ книги: Сборникъ «Русскіе въ Галлиполи». Берлинъ 1923., Баронъ Н. Врангель. «Воспоминанія». Берлинъ 1924 и очень многія другія.

# Указатель именъ.

Аліевъ, ханъ, ген. — 112. Александровскій, камерг. — 26. Андрей, китаецъ-переводч. — 38, 73, 74, 78, 79. Аничковъ, подъес. — 54, 62, 73, 74. Баженовъ, урядникъ — 28. Бенингсенъ, гр., хор. (шт. ротм) -38, 133. Бенкендорфъ, гр., хор. — 38, 61, 63, 65, 71. Бернацкій, М. В. — 138, 142. Бильдерлингъ, ген. — 92. Вобриковъ, ротм. — 132. Бонъ, де, адм., франц. — 141, 142. Борисъ Владимировичъ, Вел. Кн. - 18, 60. Бредовъ, ген. — 209. Бріанъ, мин., франц. — 146. Буденный, больш. — 167. Вурбаки, ген., франц. — 137.

Абрамовъ, ген. - 142, 151.

Вальдемаръ II, кор. датск. — 218. Варнекъ, В. канит. — 215. Власовъ, есаулъ — 45, 66. Врангель, бар-са Е. — 229. Врангель, бар-са М. Д. — 8. Врангель, бар-са О. М. — 196. Врангель, бар. А. — 229. Врангель, бар. А. — 229. Врангель, бар. А. Е., ген. адъют. — 219. Врангель, бар. Г. — 222. Врангель, бар. Георгій-Густавъ Врангель, Е. шт. кап. — 222. Врангель, бар. Карлъ-Генр., фельдмарш. швед. — 219. Врангель, бар. К. К., ген. — 219. Врангель, бар. М. — 222. Врангель, бар. Н. Е. — 190, 222, 234. Врангель, бар. П. — 229. Врангель, бар. Ф. П., адмир. — 219, 220. Врангель, бар. фонъ, К. — 221. Врангель, бар. фонъ, Л. — 221. Врангель, Герм., мин. шведск. 219. Врангель, Герм. (Мл.), фельдмарш. шведск. — 219. Врангель, Герм. (Ст.), фельдмарш. шведск. — 219, 221. Врангель, графиня — 220. Врангель, графъ, А. — І., адм. шведск. — 219. Врангель, графъ, А. — І., вице-ади. шведск. — 219. Врангель, графъ К. — Г., фельдм. шведск. — 219, 220, 222. Врангель, графъ, Фаб., фельдм. — 219. Врангель, графъ, Фридр., фельдм. прусск. — 221. Врангель, фонъ, І., ген. нидерл. — Врангель, фонъ. Э. — 220.

Выкрестовъ, подпор. — 86-88, 91.

Ганнибалъ, А. П., ген. — 222. Гартманъ, Б. Г., ген. — 9, 134. Генрихъ II, еписк. — 218. Гершельманъ, пор. — 133. Гулевичъ, есаулъ — 38, 61. Гудієвъ, хорунж. — 38.

Даватцъ, В., проф. — 169, 231, 232. Демахинъ, унт. оф. — 134. Деникинъ, ген. — 4, 5, 9, 143, 195, 196, 200-204. Депре, ген., франц. — 144, 145. Деревнинъ, урядн. — 54. Джандіери, кн. 101, 102. Долгоруковъ, кн., ген. — 130. Дрейеръ, фонъ, В. — 231. Дроздовскій, ротм. — 38, 57. Дружининъ, полк. — 111, 126. Думенко, больш. — 199. Дюмениль, адм., франц. — 142.

Егоровъ, есаулъ — 118.

Ильинъ, С. Н. — 138.

Жельзнякъ, матр. — 140. Жлоба, больш. — 206.

Заботкинъ, войск. ст. — 55. Иваненко, О. М., фрейл. — 229. Ивановъ, вольноопр. — 54. Ивановъ, ген. — 117. Ильинъ, И. А., проф. — 189.

Назачихниъ, сотн. — 38, 57, 61. Казнаковъ, ген. — 133. Канинъ, принцъ, японск. — 123. Карагеоргіевичъ, кн., ес. — 33, 34, 38, 57, 58. Карцевъ, полк. — 52, 57. Кастаньетто, принцъ, итал. — 155. Катковъ, вольнопр. — 133. Катковъ, корн. — 133. Келлеръ, гр., ген. — 52, 57, 98. Кемаль, паша, тур. — 197. Кириллъ Владимировичъ, Вел. Кн. — 163.

Кириллъ Владимировичъ, Вел. Кн — 163. Козловскій, сотн. — 62. Колчакъ, адм. — 4, 143, 196. Комаровскій, гр. — 45. Комиссаръ, чехъ — 13. Корниловъ, ген. — 159, 187, 189. Косаткинъ-Ростовскій, кн. Ф. — 217. Коссаговскій, ген. — 92. Котляревскій, Н. М. — 3, 233. Кочетовъ, казакъ — 65, 66. Крамаржъ, д-ръ, чешск. — 154. Куропаткинъ, ген. адъют. — 96. Кусонскій, полк. (ген.) — 12, 230. Кутеповъ, ген. — 142, 145, 166, 176, 177. Кюммель, д-ръ — 44.

Лампе, фонъ, А., полк. (ген.) — 1, 12, 13, 155, 233. Лангъ, фонъ, пор. — 114. Левенгаунтъ, А. — 220. Лейхтенбергскій, герц., Г. — 232. Ллойдъ Джорджъ, мин., англ. — 137, 146. Любавинъ, ген. — 52, 53, 68, 97, 99, 101, 105-110, 114-119, 123, 124. Львовъ, Н. Н. — 151, 281.

Магаловъ, кн., сотн. — 44, 45, 47. Мартель, де, гр. франц. — 141. Мартыновъ, ген. — 156. Масаловъ (Магаловъ?), кн. — 71, 72. Мейендорфъ, бар., ген. — 92. Меликовъ, кн. — 45, 49. Миллеръ, ген. — 166, 168, 176, 177, 232. Миллеръ, подъесаулъ — 38, 61. Милюковъ, П. Н. — 140, 141. Морицъ, еписк. эст. — 219.

Накашидзе, кн., корн. — 133, 134. Немировичь-Данченко, Г. В. — 231. Николай Николаевичь, вел. кн. — 163-166, 170, 174. Ниродъ, гр., полк. — 130. Нортайль де Бургонь, ген., франц. — 141, 142, 146.

**О**боленскій, кн. — 45, 70, 71. Орловъ, ген. — 225.

Пелле, ген., франц. — 149-153, 155. Перебоевъ, Т. казакъ — 34, 35. Петеревъ, ген. — 98, 99, 103, 104. Пиларъ, бар., корн. — 131. Пилсудскій, презид., польск. 197. Подчертковъ, полк. — 230. Поповицкій, есауль — 66. Посоховъ, подполк. — 123. Пъшковъ, П. урядникъ — 48, 49. **Р**асбергъ, фонъ, Э., эст. — 218. Ренненкамифъ, ген. — 14-16, 25, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 49, 52, 57, 58, 62, 66-68, 92-94, 97, 101, 104-111, 115, 117, 121, 122, 124, Репнинскій, Я. — 156. Роговскій, хор. — 38, 61. Россійскій, полк. — 54, 55. Рыжковъ, хор. — 45, 103. **С**авичъ, Н. В. — 142. Самсоновъ, ген. — 69, 117-119, 124-Самсоновъ, казакъ — 90. Семичовъ, д-ръ — 55. Скоропадскій, ген. — 131. Слащевъ-Крымскій, Я. А. — 231. Смецкой, пор. — 83, 91. Струве, П. В. — 142. Субботинъ, подъес. — 64. Суровцевъ, ротм. — 132. Траубенбергъ, фонъ, Д. — 222. Туркинъ, А., вахмистръ — 53. Тютчевъ, есаулъ — 34. Тя-фу, хунхузъ — 69, 74, 78, 79Улагай, сотн. — 44.

Фостиковъ, ген. — 142. Франсъ, де, верх. комис., франц. — 141, 142, 149.

Хрипуновъ, А. С. — 151.
 Христина, королева шведск. — 222.
 Хрулевъ, войск. старш. — 41.
 Цедерберъ, ротм. — 66.

Чертковъ, ген. — 144.

Шамимура, ген., японск. — 109. Шарпи, ген., франц. — 146, 148. Шатиловъ, ген., П. — 141, 150, 155, 177. Шинкаренко (Н. Бълогорскій), ген. — 197, 198. Штакельбергъ, бар., ген. — 92, 121. Штейфонъ, ген. Б., — 208. Шульженко, капит. — 53. Шундъевъ, подъесаулъ — 47, 48. Щербатовъ, кн. Н. Б. — 138.

Яковъ, въстовой — 116.

Эйлардъ, фохтъ, эст. — 218. Эккъ, ген. — 112. Эристовъ, кн. — 131. Эссенъ, фонъ, бар., — 220.

# Указатель иллюстрацій.

1) Генералъ Врангель.

Снято въ Константинополъ. Стр. 1

2) Послъ боя подъ Каушеномъ 6/19 августа 1914 г. Ротмистръ Баронъ П. Н. Врангель на захваченномъ конной атакой его эскадрона, орудін противника.

Стр. 128—129.

3) Май 1919 г. Командующій Кавказской армісй генералъ-лейтенантъ Баронъ Врангель, генералъ-квартирмейстеръ полковникъ Кусонскій и начальникъ оперативнаго отділенія полковникъ фонъ-Лампе у разрушеннаго большевиками моста на р. Салъ.

См. стр. 10.

Стр. 192—193.

4) Бълградъ 6-го октября н. с. 1929 г. Гробница генерала Барона П. Н. Врангеля въ русской церкви, въ день перенесенія его праха изъ Брюсселя въ Бълградъ.

Стр. 208—209.

5) Бессарабія, конецъ 1916 г. Генералъ-Маіоръ Баронъ П. Н. Врангель во главъ офицеровъ 1-го Нерчинскаго Наслъдника Цесаревича Алексъя Николаевича казачьяго полка.

> Оригиналъ принадлежитъ В. Н. Влескову. Стр. 48—49.

6) Генералъ Баронъ П. Н. Врангель.

Снято въ октябрѣ 1927 г. въ Парижѣ. Стр. 160--161.

# Содержаніе.

|                                                                | (        | CTP.                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Генералъ П. Н. Врангель. А. фонъ-Лампе                         |          | 3                                       |
| П. Н. Врангель въ строю:                                       | rigaliga | *************************************** |
|                                                                | 0.0      | 14                                      |
| Манчжурскія письма                                             |          |                                         |
| Въ тылу японцевъ во время боя при Шахэ<br>Бар. Петръ Врангель. |          | 92                                      |
| Бар. Петръ Врангель.                                           | 44       | 44                                      |
| Каушенскій бой. В. Гартманъ                                    |          | 129                                     |
|                                                                |          |                                         |
| П. Н. Врангель въ эмиграціи:                                   |          |                                         |
| Ворьба за Армію.                                               |          |                                         |
| 1. Константинополь. Я. Репнинскій                              |          | 135                                     |
| 2. Югославія. В. Даватцъ                                       |          |                                         |
| 3. Русскій Обще-Воинскій Союзъ. П. Шатиловъ .                  |          | 170                                     |
|                                                                |          |                                         |
| Памяти П. Н. Врангеля:                                         |          |                                         |
|                                                                |          |                                         |
| Надъ могилою Вождя. И. А. Ильинъ                               |          | 178                                     |
| Военная дъятельность П. Н. Врангеля. Б. Штейфонъ .             |          | 190                                     |
| Нашъ Вождь. В. Варнекъ                                         |          | 209                                     |
| Лампада душъ. Кн. Федоръ Косаткинъ-Ростовскій                  |          |                                         |
|                                                                |          |                                         |

## Приложенія:

| Родъ Врангелей, Баронъ М. Врангель                  |         | 218 |
|-----------------------------------------------------|---------|-----|
| Послужной списокъ Главнокомандующаго Русской Арміей | гене-   |     |
| ралъ-лейтенанта Барона Врангеля                     |         | 223 |
| Списокъ изданій посвященныхъ ген. Барону П. Н. Вра  | ангелю. | 231 |
| Указатель именъ                                     |         | 235 |
| Указатель иллюстрацій                               |         | 288 |







